

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

#### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

#### О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/

13

# HARVARD COLLEGE LIBRARY



BOUGHT FROM THE

Fund for Slavic Studies
OLIVEN BY
Curt Hugo Reisinger

Class of 1912

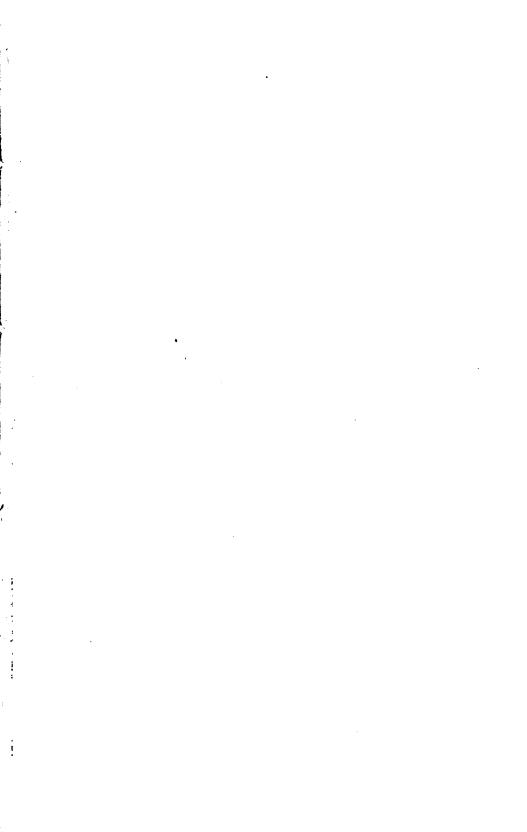

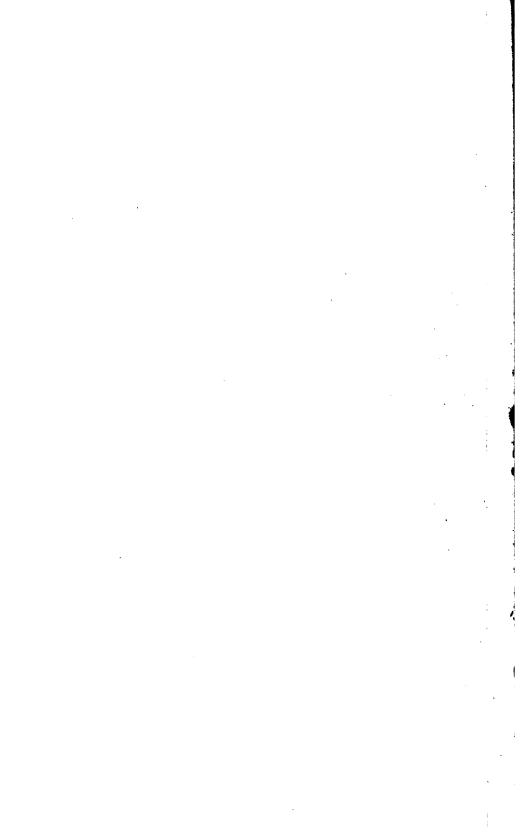

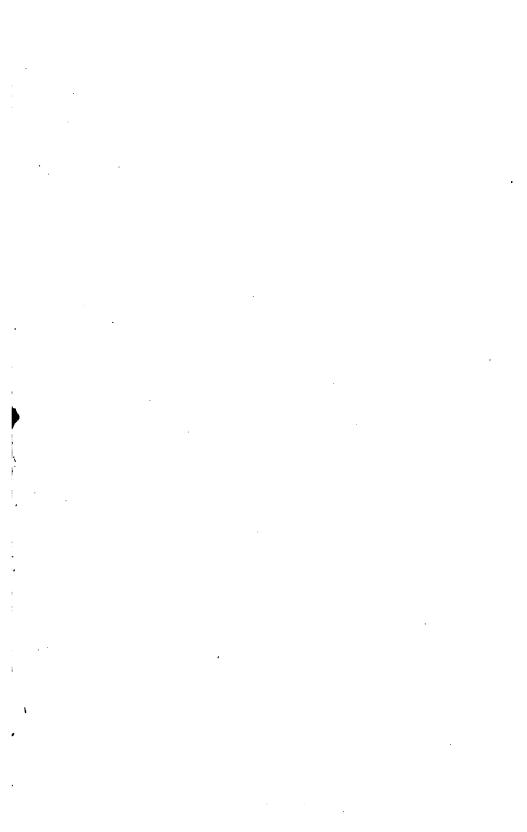

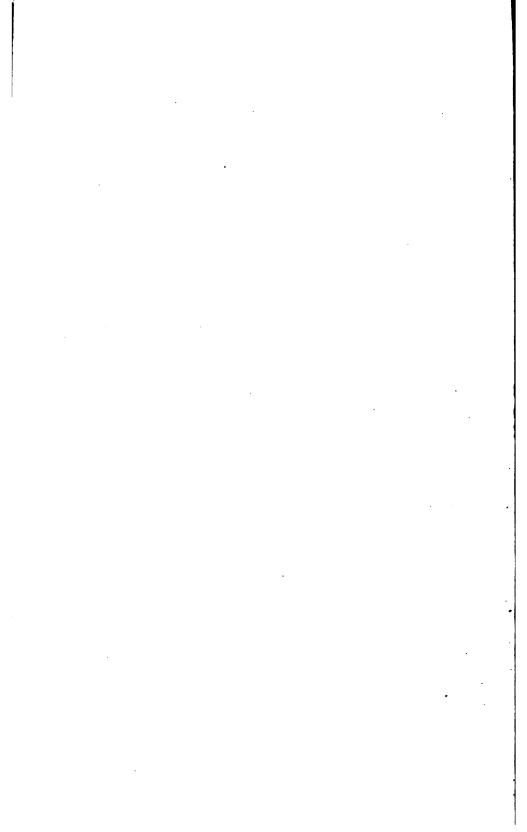

891.7-1

# BETEPHIE OTHI.

СОБРАНІЕ НЕИЗДАННЫХЪ СТИХОТВОРЕНІЙ

А. ФЕТА.

МОСКВА. 1883.

Типографія А. Гатпува, Нивитскій бульваръ, собст. домъ.

LIED IN RUSSIA

Slav 4353.10.081

 $\square$ 

CARVARDUNIVERSITY LIBRARY 46 \* 30 2 Окна въ ръшоткахъ и сумрачны лица, Злоба глядитъ ненавистно на брата, Я признаю твои стъны, темница, Юности пиръ ликовалъ здъсь когда то

Чтожь тамъ мелькнуло красою нетлівнной? Ахъ! то цвітокъ мой весенній, любимый. Какъ уцільть ты засохшій, смиренный Туть подъ ногами толпы нелюдимой?

Радость сінда чиста безупречно Въ часъ, какъ тебя обронила невъста. Нътъ; не покину тебя безсердечно, Заъсь у меня на груди тебъ мъсто.

• 

# элеги и думы.

.  Не первый годъ у этихъ мъстъ Я въ часъ вечерній проважаю, И каждый разъ гляжу окрестъ, И надъ березами встръчаю Все тотъ же золоченый крестъ.

Среди зеленой густоты
Карнизовъ обветшалыхъ пятна,
Внизу могилы и кресты—
И мнъ, — мнъ кажется понятно,
Что шепчутъ куполу листы.

Еще колеблясь и дыша
Надъ дорогими мертвецами,
Стремлюсь, куда-то вдаль спѣша,
Но встръчу съ тихими гробами
Смиренно празднуетъ душа.

Томительно — призывно и напрасно Твой чистый лучъ передо мной горълъ. Нъмой восторгъ будилъ онъ самовластно, Но сумрака кругомъ не одолълъ.

Пускай клянуть, волнуяся и споря, Пусть говорять: то бредъ души больной; Но я иду по шаткой пънъ моря, Отважною, не тонущей ногой.

Я пронесу твой свъть чрезъ жизнь земную; Онъ мой, — и съ нимъ двойное бытіе Вручила ты, и я, я торжествую Хотя на мигъ безсмертіе твое. Ты отстрадала, я еще страдаю, Сомивніемъ мив суждено дышать, И трепещу и сердцемъ избъгаю Искать того, чего нельзя понять.

А быль разсвътъ! Я помню, вспоминаю Языкъ любви, цвътовъ, ночныхъ лучей. — Какъ не цвъсти всевидящему маю При отблескъ родномъ такихъ очей!

Очей тъхъ нътъ, — и мнъ не страшны гробы, Завидно мнъ безмолвіе твое, И не судя ни тупости, ни злобы, Скоръй, скоръй въ твое небытіе.

### ALTER EGO.

Какъ лилея глядится въ нагорный ручей,
Ты стояла надъ первою пъсней моей
И была ли при этомъ побъда, и чья,
У ручья ль отъ цвътка, у цвътка ль отъ ручья?...

Ты душею младенческой все поняла, Что мнъ высказать тайная сила дала, И хоть жизнь безъ тебя суждено мнъ влачить, Но мы вмъстъ съ тобой, насъ нельзя разлучить.

Та трава, что вдали на могилъ твоей Здъсь на сердцъ, чъмъ старе оно, тъмъ свъжъй, И я знаю, взглянувши на звъзды порой, Что взирали на нихъ мы какъ боги съ тобой.

У любви есть слова, тъ слова не умрутъ. Насъ съ тобой ожидаетъ особенный судъ; Онъ съумъетъ насъ сразу въ толпъ различить, И мы вмъстъ придемъ, насъ нельзя разлучить.

### СМЕРТЬ.

"Я жить хочу!" Кричить онъ дерзновенный, "Пускай обманъ! О, дайте мнъ обманъ!"
И въ мысляхъ нътъ, что это ледъ мгновенный, А тамъ подъ нимъ, бездонный океанъ.

Бъжать? Куда? Гдъ правда, гдъ ошибка? Опора гдъ, чтобъ руки къ ней простерть? Что ни разцвътъ живой, что ни улыбка, Уже подъ ними торжествуетъ смерть.

Слёпцы напрасно ищуть гдё дорога, Довёрясь чувствь слёпымъ поводырямъ; Но если жизнь базаръ крикливый бога, То только смерть его безсмертный храмъ.

# СРЕДИ ЗВЪЗДЪ.

Пусть мчитесь вы, какъ я покорны мигу, Рабы, какъ я, мнъ прирожденныхъ числъ, Но лишь взгляну на огненную книгу, Не численный я въ ней читаю смыслъ.

Въ вънцахъ, лучахъ, алмазахъ, какъ Калиоы, Излишнія средь жалкихъ нуждъ земныхъ, Незыблемой мечты іероглиоы, Вы говорите: "въчность мы, — ты мигъ

"Намъ нътъ числа. Напрасно мыслью жадной "Ты думы въчной догоняешь тънь; "Мы здъсь горимъ, чтобъ въ сумракъ непроглядный "Къ тебъ просился беззакатный день.

"Вотъ почему, когда дышать такъ трудно, "Тебъ отрадно такъ поднять чело "Съ лица земли, гдъ все темно и скудно, "Къ намъ, въ нашу глубь, гдъ пышно и свътло". Die Gleichmässigkeit des Laufes der Zeit in allen Köpfen beweist mehr, als irgend etwas, das wir Alle in denselben Traum versenkt sind, ja das es Ein Wesen ist, welches ihn träumt.

Schopenhauer

I.

Измученъ жизнью, коварствомъ надежды, Когда имъ въ битвъ душей уступаю, И днемъ и ночью смежаю я въжды. И какъ-то странно порой прозръваю.

Еще темнъе мракъ жизни вседневной, Какъ послъ яркой осенней зарницы, И только въ небъ, какъ зовъ задушевной, Сверкаютъ звъздъ золотыя ръсницы.

И такъ прозрачна огней безконечность, И такъ доступна вся бездна эфира, Что прямо смотрю я изъ времени въ въчность, И пламя твое узнаю, солнце міра.

И неподвижно на огненныхъ розахъ Живой алтарь мірозданья курится, Въ его дыму, какъ въ творческихъ грезахъ, Вся сила дрожитъ и вся въчность снится. И все что мчится по безднамъ эеира, И каждый лучъ плотской и безплотный Твой только отблескъ, о солнце міра! И только сонъ, только сонъ мимолетный.

И этихъ грезъ въ мировомъ дуновеньи, Какъ дымъ, несусь я и таю невольно; И въ этомъ прозръньи, и въ этомъ забвеньи Легко мнъ жить и дышать мнъ не больно. 11.

Въ тиши и мракъ таинственной ночи Я вижу блескъ привътный и милой, И въ звъздномъ хоръ знакомыя очи Горятъ въ степи надъ забытой могилой.

Трава поблекла, пустыня угрюма И сонъ сиротливъ одинокой гробницы, И только въ небъ, какъ въчная дума, Сверкаютъ звъздъ золотыя ръсницы.

И снится мнъ, что ты встала изъ гроба, Такой же, какой ты съ земли отлетъла, И снится, снится, мы молоды о́ба И ты взглянула, какъ прежде глядъла.

#### 26 МАЯ 1880 ГОДА.

## КЪ ПАМЯТНИКУ ПУШКИНА.

Исполнилось твое пророческое слово; Нашъ старый стыдъ взглянулъ на бронзовый твой ликъ,

И легче дышется, и мы дерзаемъ снова. Всемірно возгласить: ты геній, ты великъ!

Но, зритель ангеловъ, гласъ чистаго, святаго, Свободы и любви живительный родникъ, Заслыша нашу ръчь, нашъ вавилонскій крикъ, Что въ нихъ нашель бы ты завътнаго, роднаго?

На этомъ торжищъ, гдъ гамъ и тъснота, Гдъ здравый, русскій смыслъ примолкъ какъ сирота, Всъхъ громогласнъй тать, убійца и безбожникъ, Кому печной горшокъ всъхъ помысловъ предълъ, Кто плюетъ на алтарь, гдъ твой огонь горълъ, Толкать дерзая твой незыблемый треножникъ.

## 1 МАРТА 1881 ГОДА.

День искупительнаго чуда, Часъ освященія креста: Голгоов передаль Іуда Окровавленнаго Христа.

Но Сердцевъдецъ безмятежный Давно, смиряяся постигъ, Что не проститъ любви безбрежной Ему коварный ученикъ.

Передъ безмолвной жертвой злобы, Завидя праведную кровь, Померкло солнце, вскрылись гробы, Но разгорълася любовь.

Она сіяетъ правдой новой. Благословивъ ея зарю, Онъ крестъ и свой вънецъ терновый Земному передалъ царю.

Безсильны козни фарисейства: Что было кровь, то стало храмъ, И мъсто страшнаго злодъйства Святыней въковъчной намъ. Когда Божественный бъжаль людскихъ ръчей И празднословной ихъ гордыни, И голодъ забываль и жажду многихъ дней, Внимая голосу пустыни,

Его, взалкавшаго, на темя сърыхъ скалъ Князь міра вынесъ величавой, "Вотъ здъсь, у ногъ твоихъ всъ царства", — онъ сказалъ,

"Съ ихъ обаяніемъ и славой.

"Признай лишь явное. Пади къ моимъ ногамъ, "Сдержи на мигъ порывъ духовный; "И эту всю красу, всю власть тебъ отдамъ "И покорюсь въ борьбъ неровной".

Но Онъ отвътствовалъ. "Писанію внемли: Предъ Богомъ Господомъ лишь преклоняй колъни". И сатана исчезъ, — и ангелы пришли Въ пустынъ ждать Его велъній.

## ничтожество.

Тебя не знаю я. Болъзненные крики На рубежъ твоемъ рождала грудь моя, И были для меня мучительны и дики Условья первыя земнаго бытія.

Сквозь слезъ младенческихъ обманчивой улыбкой Надежда озарить съумъла мнъ чело, И вотъ всю жизнь съ тъхъ поръ ошибка за ошибкой, Я все ищу добра, и нахожу лишь зло.

И дни смъняются утратой и заботой, (Не все дь равно: одинъ иль много этихъ дней!) Хочу тебя забыть надъ тяжкою работой, Но мигъ,—и ты въ глазахъ съ бездонностью своей.

Что жь ты? Зачёмъ? Молчатъ и чувства и познанье. Чей глазъ хоть заглянулъ на роковое дно? Ты, — это вёдь я самъ. Ты только отрицанье Всего что чувствовать, что мнё узнать дано.

Что жь я узналь? Пора узнать, что въ мірозданьи Куда ни обратись, — вопросъ, а не отвътъ. А я дышу, живу и понялъ, что въ незнаньи Одно прискорбное, но страшнаго въ немъ нътъ.

А между тъмъ, когда бъ въ смятеніи великомъ Срываясь, силой я хоть дътской обладаль, Я встрътилъ бы твой край тъмъ самымъ ръзкимъ крикомъ,

Съ какимъ я нъкогда твой берегъ покидалъ.

Не тъмъ, Господь, могучъ, непостижимъ
Ты предъ моимъ мятущимся сознаньемъ,
Что въ звъздный день твой свътлый Серафимъ
Громадный шаръ зажегъ надъ мірозданьемъ.

И мертвецу съ пылающимъ лицемъ Онъ повелълъ блюсти твои законы, Все пробуждать живительнымъ лучемъ, Храня свой пылъ столътій милліоны.

Нътъ, ты могучъ и мнъ непостижимъ Тъмъ, что я самъ, безсильный и мгновенный, Ношу въ груди, какъ оный Серафимъ, Огонь сильнъй и ярче всей вселенной.

Межъ тъмъ какъ я, добыча суеты, Игралище ея непостоянства,— Во мнъ онъ въченъ, вездъсущь какъ ты, Ни времени не знаетъ, ни пространства.

## никогда.

Проснулся я. Да, крыша гроба, — руки Съ усильемъ простираю и зову На помощь. Да, я помню эти муки Предсмертныя. — Да, это на яву; — И безъ усилій, словно паутину, Сотлъвшую раздвинуль домовину,

И всталъ. Какъ ярокъ этотъ зимній свѣтъ Во входѣ склепа. Можно ль сомнѣваться, Я вижу снѣгъ. На склепѣ двери нѣтъ. Пора домой. Вотъ дома изумятся. Мнѣ паркъ знакомъ. Нельзя съ дороги сбиться. А какъ онъ весь успѣлъ перемѣниться!

Бъгу. Сугробы. Мертвый лъсъ торчитъ Недвижными вътвями въ глубь эеира, Но ни слъдовъ, ни звуковъ. Все молчитъ, Какъ въ царствъ смерти сказочнаго міра; А вотъ и домъ. — Въ какомъ онъ разрушеньи! И руки опустились въ изумленьи.

Селенье спить подъ снѣжной пеленой, Тропинки нѣтъ по всей степи раздольной. Да, такъ и есть: надъ дальнею горой Узналъ я церковь съ ветхой колокольней. Какъ мерзлый путникъ въ снѣговой пыли, Она торчитъ въ безоблачной дали.

Ни зимнихъ птицъ, ни мошекъ на снъту. Все понялъ я. Земля давно остыла И вымерла. Кому же берегу Въ груди дыханье? Для кого могила Меня вернула? И мое сознанье Съ чъмъ связано? И въ чемъ его призванье?

Куда идти, гдв некого обнять?
Тамъ, гдв въ пространствв затерялось время?
Вернись же смерть, поторопись принять
Последней жизни роковое бремя.
А ты застывшій трупъ земли лети,
Неся мой трупъ по вечному пути.

Жизнь пронеслась безъ явнаго слѣда. Душа рвалась. Кто скажетъ мнѣ, куда? Съ какой заранѣ избранною цѣлью? Но всѣ мечты, все буйство первыхъ дней Съ ихъ радостью все тише, все яснѣй ъ послѣднему подходятъ новоселью.

Такъ заверша безпутный свой побъгъ, Съ нагихъ полей детитъ колючій снъгъ, Гонимый ранней, буйною мятелью, И, на лъсной остановясь глуши, Сбирается въ серебряной тиши Глубокой и холодною постелью.



• • , • 

### БУРЯ.

Свъжъетъ вътеръ. Меркнетъ ночь, А море злъй и злъй бурлитъ, И пъна плещетъ на гранитъ, То прянетъ, то отхлынетъ прочь.

Все раздражительнъй бурунъ, Его шипучая волна Такъ тяжела и такъ плотна, Какъ будто въ берегъ бьетъ чугунъ.

Какъ будто богъ морской сейчасъ, Всесиленъ и неумолимъ, Трезубцемъ пригрозя своимъ, Готовъ воскликнуть "вотъ я васъ!"

# послъ бури.

Пронеслась гроза съдая, Разлетъвшись по лазури, Только дышетъ зыбь морская, Не опомнится отъ бури.

Спить, кидаясь, челнь убогой, Какъ больной отъ страшной мысли, Лишь забытыя тревогой Складки паруса обвисли.

Освъженный лъсъ прибрежный Весь въ росъ, не шелохнется, — Часъ спасенья, яркій, нъжный Словно плачеть и смъется.

Вчера разстались мы съ тобой; Я быль растерзань; подо мной Морская бездна бушевала: Волна кипъла за волной И съ грохотомъ о берегъ мой Разбившись въ брызги, убъгала; —

И новыя росли во мглѣ,
Росли и небу и землѣ,
Какимъ-то бѣшенымъ упрекомъ,
Размыть уступы острыхъ плитъ
И вѣчный раздробить гранитъ
Казалось вѣчнымъ ихъ урокомъ.

А нынче, какъ моя душа, Волна свътла, — и, чуть дыша, Легла у ногъ скалы отвъсной; И въ лунный свътъ погружена Въ ней и земля отражена И задрожалъ весь хоръ небесный.

#### море и звъзды.

На море ночное мы оба глядъли.
Подъ нами скала обрывалася бездной;
Вдали затихавшія волны бълъли,
А съ неба отсталыя тучки летъли,
И ночь красотой одъвалася звъздной.

Любуясь раздольемъ движенья двойнаго, Мечта позабыла мертвящую сушу, И съ моря ночнаго и съ неба ночнаго, Какъ будто изъ дальняго края роднаго, Цълебною силою въяло въ душу.

Всю злобу земную, гнетущую, вскоръ, По своему каждый, мы оба забыли, Какъ будто меня убаюкало море, Какъ будто твое утолилося горе, Какъ будто бы звъзды тебя побъдили.

# СНЪГА.

. 

Еще вчера, на солнцѣ млѣя, Послѣднимъ лѣсъ дрожалъ листомъ, И озимь, пышно зеленѣя, Лежала бархатнымъ ковромъ,

Глядя надменно, какъ бывало, На жертвы холода и сна, Себъ ни въ чемъ не измъняла Непобъдимая сосна.

Сегодня вдругъ исчезло лѣто; Бѣлò, безжизненно кругомъ, Земля и небо, — все одѣто Какимъ-то тусклымъ серебромъ.

Поля безъ стадъ, лъса унылы, Ни скудныхъ листьевъ, ни травы. Не узнаю растущей силы Въ алмазныхъ призракахъ листвы.

Какъ будто въ сизомъ клубъ дыма Изъ царства злаковъ, волей фей, Перенеслись непостижимо Мы въ царство горныхъ хрусталей. Какая грусть! Конецъ аллеи Опять съ утра изчезъ въ пыли, Опять серебряныя змѣи Черезъ сугробы поползли.

На небъ ни клочка лазури, Въ степи все гладко, все бъло, Одинъ лишь воронъ противъ бури Крылами машетъ тяжело.

И на душъ не разсвътаетъ
Въ ней тотъ же хододъ, что кругомъ,
Лъниво дума засыпаетъ
Надъ умирающимъ трудомъ.

А все надежда въ сердцъ тлъетъ, Что можетъ быть, хотъ невзначай Опять душа помолодъетъ, Опять родной увидитъ край,

Гдъ бури пролетаютъ мимо, Гдъ дума страстная чиста— И посвященнымъ только зримо Цвътетъ весна и красота.

#### у окна.

Къ окну приникнувъ головой, Я поджидалъ съ тоскою нъжной, Чтобъ ты явилась — и съ тобой Помчаться по равнинъ снъжной.

Но въ блескъ сокрылась ты лъсовъ, Подъ листья яркія банана, За серебро пустынныхъ мховъ И пыль жемчужною фонтана.

Я видёль горный повороть, Гдё снёгь стопой твоей встревожень, Я разсмотрёль хрустальный гроть, Куда мнё доступь невозможень.

Вдругъ ты вошла, — я все узналъ, Смъхъ на устахъ, въ глазахъ угроза. О какъ все върно подсказалъ Мнъ на стеклъ узоръ мороза. • • .

# BECHA.

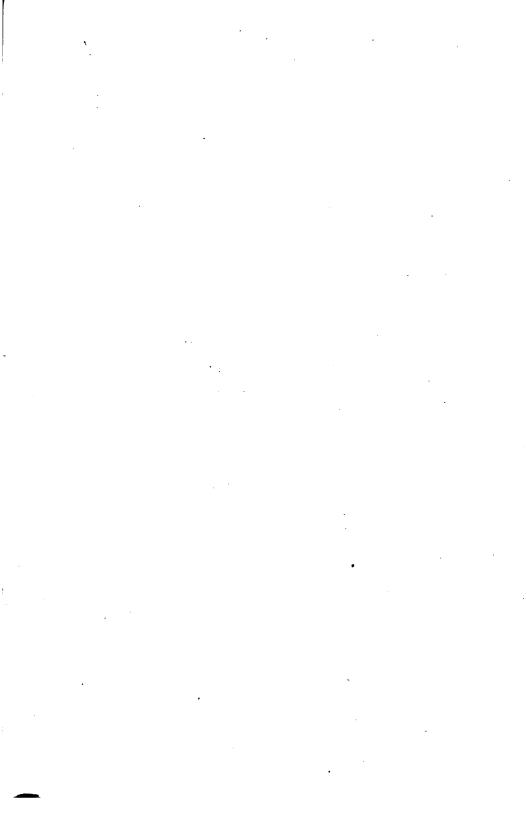

Тлубь небесъ опять ясна, Пахнетъ въ воздухъ весна. Каждый часъ и каждый мигъ Приближается женихъ.

Спить во гробъ ледяномъ, Очарованная сномъ,— Спитъ, нъма и холодна, Вся во власти чаръ она.

Но крылами вешнихъ птицъ Онъ свъваетъ снътъ съ ръсницъ, И изъ стужи мертвыхъ грезъ Проступаютъ капли слезъ. Еще, еще! Ахъ сердце слышитъ Давно призывъ ея родной, И все, что движется и дышетъ Задышетъ новою весной.

Ужь травка свётить съ кочекъ талыхъ, Плаксивый чибисъ прокричалъ, Цёпь снёговую тучъ отсталыхъ Сегодня первый громъ порвалъ. Когда во слёдъ весеннихъ бурь, Надъ зацвётающей землей Нёжнёй небесная лазурь И облаковъ воздушенъ рой,

Какъ той порой отрадно мнъ, Свергать земли томящій прахъ, Тонуть въ небесной глубинъ, И погасать въ ея огняхъ.

O! какъ мив весело следить За пышнымъ дымомъ тучъ сквозныхъ; И радъ я, что не можетъ быть Ничто вольней и легче ихъ. Всю ночь гремёль оврать сосёдній, Ручей бурля бёжаль къ ручью, Воскресшихь водъ напоръ послёдній Побёду разглашаль свою.

Ты спалъ. Окно я растворила, Въ степи кричали журавли, И сила думы уносила За рубежи родной земли,

Летъть къ безбрежью, бездорожью, Черезъ лъса, черезъ поля, А подо мной весенней дрожью Ходила гулкая земля.

Какъ върить перелетной тъни! Къ чему мгновенный сей недугъ? Когда ты здъсь, мой добрый геній, Бъдами искушенный другъ. Пришла, — и таетъ все вокругъ, Все жаждетъ жизни отдаваться, И сердце, плънникъ зимнихъ вьюгъ, Вдругъ разучилося сжиматься.

Заговорило, зацвъло
Все, что вчера томилось нъмо,
И вздохи неба принесло
Изъ растворенныхъ вратъ эдема.

Какъ веселъ мелкихъ тучъ походъ! И въ торжествъ неизъяснимомъ Сквозной деревьевъ хороводъ Зеленоватымъ пышетъ дымомъ.

Поетъ сверкающій ручей, И съ неба пъсня, какъ бывало; Какъ будто говорится въ ней: Все, что ковало, миновало.

Нельзя заботы мелочной Хотя на мигъ не устыдиться, Нельзя предъ въчной красотой Не пъть, не славить, не молиться. Я радъ, когда съ земнаго лона, Весенней жаждъ соприсущъ, Къ оградъ каменной балкона Съ утра кудрявый лезетъ плющъ.

И рядомъ, кустъ родной смущая, И силясь и боясь летать, Семья пичужекъ молодая Зоветъ заботливую мать.

Не шевелюсь, не безпокою. Ужъ не завидую-ль тебъ? Вотъ, вотъ она здъсь подъ рукою Пищитъ на каменномъ столбъ.

Я радъ: она не отличаетъ Меня отъ камня на свъту, Трепещетъ крыльями, порхаетъ И ловитъ мошекъ на лету.

### МАЙСКАЯ НОЧЬ.

Отсталыхъ тучъ надъ нами пролетаетъ Послъдняя толпа; Призрачный ихъ отръзокъ мягко таетъ У луннаго серпа.

Царитъ весны таинственная сила Съ звъздами на челъ. — Ты въжная! Ты счастье мнъ сулила На суетной землъ.

А счастье гдѣ? Не здѣсь въ средѣ убогой, А вонъ оно какъ дымъ. За нимъ! за нимъ! воздушною дорогой... И въ вѣчность улетимъ! Я ждалъ. Невъстою царицей Опять на землю ты сошла. И утро блещетъ багряницей, И все ты воздаешь сторицей, Что осень скудная взяла.

Ты пронеслась, ты побъдила, О тайнахъ шепчетъ божество, Цвътетъ недавняя могила, И безсознательная сила Свое ликуетъ торжество. МЕЛОДІИ.

. . •

Сіяла ночь. Луной быль полонь садь; лежали Лучи у нашихъ ногь въ гостинной безъ огней. Рояль быль весь раскрыть и струны въ немъ дрожали,

Какъ и сердца у насъ за пъснію твоей.

Ты пъла до зари, въ слезахъ изнемогая, Что ты одна любовь, что нътъ любви иной, И такъ хотълось жить, чтобъ, звука не роняя, Тебя любить, обнять и плакать надъ тобой.

И много лътъ прошло томительныхъ и скучныхъ, И вотъ въ тиши ночной твой голосъ слышу вновь, И въетъ какъ тогда во вздохахъ этихъ звучныхъ, Что ты одна любовь.

Что нъть обидъ судьбы и сердца жгучей муки, А жизни нътъ конца, и цъли нътъ иной, Какъ только въровать въ рыдающіе звуки. Тебя любить, обнять и плакать надъ тобой. "Что ты, голубчикъ, задумчивъ сидишь, Слышишь, не слышишь,—глядишь, не глядишь? Утро давно, а въ глазахъ у тебя, Я посмотрю, и не день и не ночь."

Точно случилосъ жемчужную нить Подлъ меня тебъ врозь уронить. Чудную пъсню я слышалъ во снъ, Нъсколько словъ до яву мнъ прожгло.

Эти слова то ищу я опять Всъ, какъ звучали онъ, подобрать. Върно, ахъ! върно сказала-бъ ты мнъ, Въ чемъ этотъ голосъ меня укорялъ.

Въ дымкъ невидимкъ
Выплылъ мъсяцъ вешній,
Цвътъ садовый дышетъ
Яблонью, черешней.
Такъ и льнетъ, цълуя
Тайно и нескромно.
И тебъ не грустно?
И тебъ не томно?

Истерзался пъсней
Соловей безъ розы;
Плачетъ старый камень,
Въ прудъ роняя слезы.
Уронила косы
Голова невольно.
И тебъ не томно?
И тебъ не больно?

Одна звъзда межъ всъми дышетъ И такъ дрожитъ, Она лучемъ алмазнымъ пышетъ И говоритъ:

Не суждено съ тобой намъ дружно Носить оковъ, Не ищемъ мы и намъ ненужно Ни клятвъ, ни словъ.

Не намъ восторги и печали, Любовь моя! Но мы во взорахъ разгадали, Кто ты, кто я.

Чъмъ мы горимъ, свътить готово Во тьмъ ночей. И счастья ищемъ мы земнаго. Не у людей.

Истрепалися сосенъ мохнатыя вътви отъ бури, Изрыдалась осенняя ночь ледяными слезами; Ни огня на землъ, ни звъзды въ овдовъвшей лазури, Все сорвать хочетъ вътеръ, все смыть хочетъ ливень ручьями.

Никого! ничего! Даже сна нътъ въ постелъ холодной, Только маятникъ грубо-насмъшливо мъряетъ время. Оторвись же отъ тусклой свъчи ты душею свободной! Или тянетъ къ землъ роковое, тяжелое бремя?

О, войди-жь въ этотъ мракъ, улыбнись, благосклонная фея,

И всю жизнь въ этотъ мигъ я солью, этимъ мигомъ измѣрю,

И ръчей благовонныхъ созвучіемъ слухъ возделья, Не признаю часовъ и рыданьямъ ночнымъ не повърю. Солнце нижетъ лучами въ отвъсъ, И дрожатъ испареній струи У окраины яркихъ небесъ; Распахни мнъ объятья твои, Густолистый, развъсистый лъсъ,

Чтобъ въ лице и въ горячую грудь Хлынулъ вздохъ твой студеной волной, Чтобъ и мнъ было сладко вздохнуть; Дай устами и взоромъ прильнуть У корней мнъ къ водъ ключевой.

Чтобъ и я въ этомъ морѣ исчезъ, Потонулъ въ той душистой тѣни, Что раскинулъ твой пышный навѣсъ; Распахни мнѣ объятья твои, Густолистый, развѣстый лѣсъ. Мъсяцъ зеркальный плыветъ по дазурной пустынъ, Травы степныя унизаны влагой вечерней, Ръчи отрывистъй, сердце опять суевърнъй, Длинныя тъни вдали потонули въ ложбинъ.

Въ этой ночи, какъ въ желаніяхъ все безпредѣльно, Крылья растутъ у какихъ то воздушныхъ стремленій,

Взяль бы тебя и помчался бы также безцёльно, Свёть унося, покидая невёрныя тёни.

Можно ли, другъ мой, томиться въ тяжелой кручинъ? Какъ незабыть, хоть на время, язвительныхъ терній? Травы степныя сверкаютъ росою вечерней, Мъсяцъ зеркальный бъжитъ по лазурной пустынъ.

- Забудь меня безумецъ иступленный, Покоя не губи: Я создана душей твоей влюбленной, Ты призракъ не люби.
- О върь и знай, мечтатель малодушный, Что, мучась и стеня, Чъмъ ближе ты къ мечтъ своей воздушной, Тъмъ дальше отъ меня.
- Такъ надъ водой младенецъ, восхищенный Луной, подъемлетъ крикъ...
- Онъ бросился—и съ влаги возмущенной Исчезъ сребристый ликъ.

Дитя, отри заплаканное око, Не довъряй мечтамъ, Луна плыветь и свътится высоко, Она не здъсь, а тамъ. Прежніе звуки, съ былымъ обаяньемъ Счастья и юной любви! Все, что сказалося въ жизни страданьемъ Пламенемъ жгучимъ пахнуло въ крови.

Старыя пъсни, знакомые звуки, Сонъ безотвязно больной! Точно изъ сумрака блъдныя руки Призраковъ нъжныхъ манятъ за собой.

Пусть обливается жгучею кровью Сердце, а очи слезой.— Доброю няней прильнувъ къ изголовью, Старая пъсня, звучи надо мной.

Пой! Не смущайся! Пусть время былое Яркой зарей разцвътеть, Можеть быть сердце утихнеть больное, И какъ дитя въ колыбели уснеть.

Какъ ясность безоблачной ночи, Какъ юно—нетлънныя звъзды, Твои загораются очи Всесильнымъ, таинственнымъ счастьемъ.

И все, что лучемъ ихъ случайнымъ Далеко иль близко объято, Блаженствомъ овъяно тайнымъ И люди, и звъри, и скалы.

Лишь мив, молодая царица! Ни счастія ивть, ни покоя, И въ сердцв, какъ плвиная птица, Томится безкрылая пвсия.

#### ROMANZERO.

I.

Знаю зачёмъ ты, ребенокъ больной, Такъ неотступно все смотришь за мной; Знаю съ чего на большіе глаза Изъ подъ рёсницъ наплываетъ слеза.

Тамъ у васъ душно, тамъ жаркая грудь Разу не можетъ прохладой дохнуть; Да, нагоняя на слабаго страхъ, Плаваетъ коршунъ на темныхъ кругахъ.

Только вотъ здёсь, средь завётныхъ цвётовь, Тёнь распростерла таинственный кровъ, Только въ сердечкё поникнувшихъ розъ Капли застыли младенческихъ слезъ. H

Встрвчу-ль яркую въ небв зарю, Ей про тайну свою говорю, Подойду-ли къ лъсному ключу И ему я про тайну шепчу.

А какъ звъзды въ ночи задрожать, Я всю ночь имъ разсказывать радъ; Лишь когда на тебя я гляжу, Ни за что, ничего не скажу.

#### III.

Въ страданьи блаженства стою предъ тобою И смотритъ мив въ очи душа молодая, Стою я овъянный жизнью иною, Я съ рвчью не здвшней, я съ въстью изъ рая.

Слетълъ этотъ мигъ не земной, не случайной, Надъ нимъ такъ безсильны житейскія грозы, Но въчной уснетъ онъ сердечною тайной, Қакъ вижу тебя я сквозъ яркія слезы.

И въ трепетъ сердце и трепетны руки, Въ восторгъ склоняюсь предъ чуждою властью И мукой блаженства исполнены звуки, Въ которыхъ сказаться такъ хочется счастью.

#### IV.

Вчерашній вечеръ помню живо, Синъли глубью небеса, Листъ трепеталъ, красноръчиво Глядъли звъзды намъ въ глаза.

Свътились зори издалека, Фонтанъ сверкалъ такъ горячо, И млечный путь бъжалъ широко И звалъ: смотри! еще! еще!

Сегодня все вокругъ заснуло. Какъ дымкой твердь заволокло, И въ полумракъ затонуло Воды игривое стекло.

Но не томіюсь среди тумана, Меня не давить мракь лісной, Я слышу плескь живой фонтана И чую звізды надь собой.

## РАЗНЫЯ СТИХОТВОРЕНІЯ.

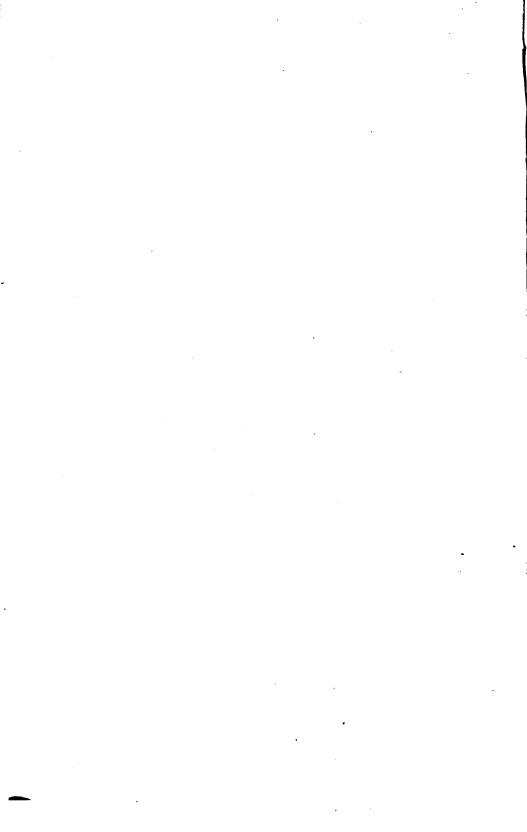

### горячій ключъ.

Помнишь тотъ горячій ключъ, Какъ онъ чистъ былъ и бъгучъ, Какъ дрожалъ въ немъ солнца лучъ И качался:
Какъ пестрълъ сосъдній боръ, Какъ бълъли выси горъ, Какъ тепло въ немъ звъздный хоръ Повторялся.

Обмелель онъ и остыль, Словно въ землю уходиль, Оставляя следомъ иль Вледно красный. Долго, долго я алкаль, Жилу жаркую межъ скаль Съ тайной ревностью искаль, Но напрасной.

Вдругъ, въ горахъ промчался громъ, Потряслась земля кругомъ, Я бъжалъ, покинувъ домъ Мнъ грозящій;— Оглянулся,—чудный видъ: Старый ключъ прошибъ гранитъ, И надъ бездною виситъ, Весь кипящій. Отчего со всёми я любезна,
Только съ нимъ насъ раздёляетъ бездна?
Отчего съ нимъ, хоть его бёгу я,
Не встрёчаться всюду не могу я?
Отчего, когда его увижу,
Словно весь я свётъ возненавижу?
Отчего, какъ съ нимъ должна остаться,
Такъ и рвусь надъ нимъ же издёваться?
Отчего, кто разрёшитъ задачу?
До зари потомъ всю ночь проплачу.

### осенью.

Когда сквозная паутина Разносить нити ясныхь дней, И подъ окномъ у селянина Далекій благовъсть слышнъй,

Мы не грустимъ, пугаясь снова Дыханья близкаго зимы, А голосъ лъта прожитаго Яснъе понимаемъ мы. Въ душъ измученной годами Есть неприступный чистый храмъ, Гдъ все нетлънно, что судьбами Въ отраду посылалось намъ.

Для міра путь къ нему загложнетъ; Но въ этотъ дъвственный тайникъ, Хотя бъ и могъ, скоръй изсохнетъ, Чъмъ путь укажетъ мой языкъ.

Скажи же! какъ, при первой встръчъ Успокоительно свътла, Вчера, о какъ оно далече! Живая ты въ него вошла?

И вотъ отнынъ поневолъ
Въ блаженной памяти моей
Одной улыбкой нъжной болъ,
Одной звъздой любви свътлъй.

# нежданный дождь.

Все тучки, тучки, а кругомъ Все сожжено, все умираетъ; Какой архангелъ ихъ крыломъ Ко мнъ на нивы навъваетъ!

Повиснулъ дождь, какъ легкій дымъ, Напрасно степь кругомъ алкала, И надо мною лишь однимъ Зарею радуга стояла.

Смирись, мятущійся поэть! Съ небесь нисходить жизни влага.— Чего ты ждешь, того и нътъ, Лишь не заслуженное—благо.

Я, ничего я не могу, Одинъ лишь можетъ, кто могучій Воздвигъ прозрачную дугу, И живоносныя шлетъ тучи.

#### ключъ.

Межь селеньемъ и рощей нагорной Вьется свътлою лентой ръка, А на храмъ надъ озимью черной Яркій крестъ поднялся въ облака.

И толпой голосистой и жадной Все къ заръ набъжить со степей, Точно въсть надъ волною прохладной, Пронеслась; освъжись и испей!

Но въ шумящей толпъ ни единой Не присмотрится къ кущамъ деревъ. И не слышенъ имъ зовъ соловьиной Въ ревъ стадъ и плесканьи вальковъ.

Лишь одинъ въ часъ вечерній, завѣтной, Я къ журчащему сладко ключу, По тропинкъ лъсной, незамѣтной Путь обычный во мракъ сыщу.

\*\*\*

Дорожа соловьинымъ покоемъ, Я ночнаго пъвца не спугну, И устами, спаленными зноемъ, Къ освъжительной влагъ прильну. Чъмъ безнадежнъе и строже Года разъединяютъ насъ, Тъмъ сердцу моему дороже, Дитя! съ тобой крыдатый часъ.

Я лётъ не чувствую суровыхъ, Когда въ глаза ко мнё порой Изъ подъ рёсницъ твоихъ шелковыхъ Заглянетъ ангелъ голубой.

Не въ силахъ ревности мятежность Я побъдить и скрыть печаль,— Миъ эту дъвственную нъжность Въ глазахъ толпы оставить жаль.

Я знаю, жизнь не дастъ отвъта Твоимъ несбыточнымъ мечтамъ, И лишь одна душа поэта Ихъ въчно празднующій храмъ.

### СОНЕТЪ.

Когда отъ хмълю преступленій Толпа развратная буйна, И радъ влачить въ грязи злой геній Мужей великихъ имена,

Мои сгибаются колёни И голова преклонена, Зову властительныя тёни И ихъ читаю письмена.

Въ тъни таинственнаго храма Учусь сквозь волны оиміама Словамъ наставниковъ внимать;

И забывая гулъ народный, Ввъряясь думъ благородной, Могучимъ вздохомъ ихъ дышать. Толпа тъснилася. Рука твоя дрожала, Сдвигая, складками бъгущій съ плечъ, атласъ. Я знаю: "завтра" ты невнятно прошептала; Потомъ ты вспыхнула и скрылася изъ глазъ.

А онъ? Съ усиліемъ сложиль онъ на крестъ руки, Стараясь подавить восторгъ въ груди своей, И часа поздняго пророческіе звуки Смъщались съ топотомъ помчавшихся коней.

Казались безъ конца тебъ часы ночные; Ты не смежила въждъ горячихъ на покой, И сильфы ръзвые и феи молодыя Все "завтра" до зари шептали надъ тобой. Встаетъ мой день какъ труженникъ убогой И свътитъ мнъ безъ силы и огня, И я бреду съ заботой и тревогой.

Мы думой врозь,—тебъ не до меня. Но вотъ луна прокралася изъ саду, И гаситъ ночь въ рукъ дрожащей дня

Своимъ дыханьемъ яркую лампаду. Таинственнымъ окружена огнемъ, Сама идешь ты мнъ принесть отраду.

Забыто все, что угнетало днемъ; И полные слезами умиленья, Мы объ руку блаженные идемъ,

И тени неть тяжелаго сомненья.

Какъ нъжишь ты, серебряная ночь, Въ душъ разсвъть нъмой и тайной силы! О! окрыли, и дай мнъ превозмочь Весь этоть тлънъ бездушный и унылый.

Какая ночь! алмазная роса Живымъ огнемъ съ огнями неба въ споръ. Какъ океанъ разверзлись небеса, И спитъ земля и теплится какъ море.

Мой духъ, о ночь! какъ падшій Серафимъ Призналь родство съ нетлінной жизнью звіздной, И, окрылень дыханіемъ твоимъ, Готовъ летіть надъ этой тайной бездной.

Блескомъ вечернимъ овъяны горы. Сырость и мгла набъгаютъ въ долину, Съ тайной мольбою подъемлю я взоры, Скоро-ли холодъ и сумракъ покину.

Вижу на томъ я уступъ румяномъ Сдвинуты кровель уютныя гнъзды; Вонъ засвътились подъ старымъ каштаномъ Милыя окна, какъ върныя звъзды.

Ктожь меня въ тайнъ пугаетъ обманомъ: Сердцемъ какъ прежде ты чистъ ли и молодъ, Что если тамъ въ этомъ міръ румяномъ Снова охватитъ и сумракъ и холодъ? Кому вънецъ: богинъ-ль красоты, Иль въ зеркалъ ея изображенью? Поэтъ смущенъ, когда дивишься ты Богатому его воображенью.

Не я, мой другъ, а Божій міръ богатъ, Въ пылинкъ онъ лельетъ жизнь и множитъ И что одинъ твой выражаетъ взглядъ, Того поэтъ пересказать не можетъ.

## Напрасно,

Куда ни взгляну я встръчаю вездъ неудачу, И тягостно сердцу, что лгать я обязанъ всечасно; Тебъ улыбаюсь, а внутренно горько я плачу, Напрасно.

#### Разлука!

Душа человъка какія выносить мученья! А часто на нихъ намекнуть лишь достаточно звука. Стою какъ безумный, еще не постигъ выраженья: Разлука.

#### Свиданье!

Разбей этотъ кубокъ: въ немъ капля надежды таится. Она то продлитъ и она то усилитъ страданье, И въ жизни туманной все будетъ обманчиво сниться, Свиданье.

Не нами,

Безсилье извъдано словъ къ выраженью желаній. Безмолвныя муки сказалися людямъ въками, Но очередь наша, и кончится рядъ испытаній Не нами. Но больно,

Что жребій жизни святымъ побужденьямъ враждебны;

Въ груди человъка до нихъ бы добраться довольно, Нътъ! Вырвать и бросить; тъ язвы быть можетъ цълебны,

Но больно.

### КУПАЛЬЩИЦА.

Игривый плескъ въ ръкъ меня остановилъ. Сквозь вътви темныя узналъ я надъ водою Ея веселый ликъ;—онъ двигался, онъ плылъ— Я голову призналъ съ тяжелою косою.

Узналъ я и нарядъ, взглянувъ на бълый хрящъ, И превратился весь въ смущенье и тревогу, Когда красавица, прорвавъ кристальный плащъ, Вдавила въ гладь песка младенческую ногу.

Она предстала мий на мигъ во всей красъ, Вся дрожью легкою объята и пугливой, Такъ пышутъ холодомъ на утренней заръ Упругіе листы у лиліи стыдливой.

Напрасно ты восходишь надо мной Посланницей волшебных сновиденій И, юностью сіяя заревой, Ждешь отъ меня похваль и песнопеній.

Какъ ярко ты и нѣжно ни гори Надъ каменнымъ, угаснувшимъ мемнономъ, На яркія привѣтствія зари Онъ отвѣчать способенъ только стономъ.

### P 0 3 A.

У пурпурной колыбели
Трели мая прозвенвли,
Что весна опять пришла.
Гнется въ зелени береза,
И тебъ, царица роза,
Брачный гимнъ поетъ пчела.

Вижу, вижу! счастья сила Яркій свитокъ твой раскрыла И увлажила росой. Необъятный, непонятный, Благовонный, благодатный Міръ любви передо мной.

Еслибъ движущій громами
Повельть между цвытами
Цвысть ныжныйшей изъ богинь,
Чтобъ безмольною красою
Звать къ любви,—когда весною
Теменъ лысь и воздухъ синь.

Ни Киприда и ни Геба, Спрятавъ въ сердцъ тайны неба И съ безмолвьемъ ва челъ, Въ часъ блаженный разцвътанья, Больше страстнаго признанья Не повъдали бъ землъ.

## тополь.

Сады молчать. Унылыми глазами Съ уныніемъ въ душъ гляжу вокругъ; Послъдній листъ разметанъ подъ ногами, Послъдній лучеразный день потухъ.

Лишь ты одинъ надъ мертвыми степями Таишь, мой тополь, смертный свой недугъ, И трепеща по прежнему листами, О вешнихъ дняхъ лепечешь мнъ какъ другъ.

Пускай мрачнъй, мрачнъе дни за днями, И осени тлетворный въетъ духъ; Съ подъятыми ты къ небесамъ вътвями, Стоишь одинъ и помнишь теплый югъ.



о желанья плъ въ ночи, мерцанье,

A REAL PROPERTY.

STREET, SQUARE, SQUARE,

THE RESERVE

THE PERSON NAMED IN

THE RESERVE

-

-

га мгновенно, съ тучъ видна, къ нетлънно в одна.

набота кали въ ней, иго поворота, на морей.

молчаливой ъ ея нигдъ, акучей ивы, ъ твоемъ прудъ.



Только встръчу улыбку твою, Или взглядъ уловлю твой отрадной, Не тебъ пъснь любви я пою, А твоей красотъ ненаглядной.

Про пъвца по зарямъ говорятъ, Будто розу влюбленною трелью Восхвалять неумолчно онъ радъ, Надъ душистой ея колыбелью.

Но безмольствуетъ пышно чиста Молодая владычица сада: Только пъснъ нужна красота, Красотъ же и пъсень не надо. Ты видишь, за спиной косцовъ Сверкнули косы блескомъ чистымъ, И поздній паръ отъ ихъ котловъ Упитанъ ужиномъ душистымъ.

Лиловымъ дымомъ даль поя, Въ сіяньи тонетъ дня свътило, И набъжавшихъ тучъ края Стекломъ горючимъ окаймило.

Уже подръзанъ, каждый рядъ Цвътовъ лежитъ пахучей цъпью, Какая тънь и ароматъ Плывутъ надъ меркнущею степью!

Въ душъ смиренной уясни Дыханье ночи непорочной, И до огней зари восточной Подъ звъзднымъ пологомъ усни.

### ПСЕВДО—ПОЭТУ.

Молчи, поникни головою, Какъ бы представъ на страшный судъ, Когда случайно предъ тобою Любимца музъ упомянутъ.

На рынокъ! Тамъ кричитъ желудокъ, Тамъ для стоокаго слъпца Цъннъй грошевый твой разсудокъ Безумной прихоти пъвца.

Тамъ сбытъ малеванному хламу, На этой затхлой площади, Но къ музамъ, къ чистому ихъ храму, Продажный рабъ, не подходи.

Влача по прихоти народа
Въ грязи низкопоклонный стихъ,
Ты слова гордаго: свобода
Ни разу сердцемъ не постигъ;

Не возносился богомольно
Ты въ ту свъжъющую мглу,
Гдъ беззавътно лишь привольно
Свободной пъснъ, да орлу.

Съ какой я нъгою желанья Одной звъзды искаль въ ночи, Какъ я любилъ ея мерцанье, Ея алмазные лучи.

Хоть на заръ, хотя мгновенно, Средь набъжавшихъ тучъ видна, Она такъ ясно, такъ нетлънно На небъ теплилась одна.

Любовь, участіе, забота Моимъ очамъ дрожали въ ней, Въ степи съ ръчнаго поворота, Съ ночнаго зеркала морей.

Но столько думы молчаливой Не шлеть мнъ лучъ ея нигдъ, Какъ у корней плакучей ивы, Въ твоемъ саду, въ твоемъ прудъ. Я уважаю. Замираетъ Въ устахъ обычное: прости. Куда судьба меня кидаетъ? Куда мив грусть мою нести?

Молчу. Ко мнѣ всегда жестокой Была ты много, много лѣтъ; Но можетъ быть въ странѣ далекой И вдругъ услышу твой привѣтъ.

Въ долинъ, иногда прощаясь, Крутой минувши поворотъ, Напрасно странникъ, озираясь, Другаго голосомъ зоветъ.

Но смерклось. Надъ ствною черной Горятъ извивы облаковъ, И тамъ внизу съ тропы нагорной Ему прощальный слышенъ зовъ.

Не избъгай; я не молю Ни слезъ, ни сердца тайной боли, Своей тоскъ хочу я воли; — И повторять тебъ: люблю.

Хочу нестись къ тебъ, летъть, Какъ волны по равнинъ водной, Поцъловать гранитъ холодной, Поцъловать и умереть. Въ благословенный день, когда стремлюсь душею Въ блаженный міръ любви, добра и красоты, Воспоминаніе выносить предо мною Нерукотворныя черты.

Предъ тънью милою кольно-преклоненный, Въ слезахъ молитвенныхъ я сердцемъ оживу; И вновь затрепещу тобою просвътленный, Но все тебя не назову.

И тайной сладостной душа моя мят ется; Когда-жь окончится земное бытіе, Мнъ ангель кротости и грусти отзовется На имя нъжное твое. Въ душъ измученной годами Есть непреступный чистый храмъ, Гдъ все нетлънно, что судьбами Въ отраду посыдалось намъ.

Для міра путь къ нему заглохнетъ.— Но въ этотъ дъвственный тайникъ, Хотя-бъ и могъ,—скоръй изсохнетъ, Чъмъ путь укажетъ мой языкъ.

Скажи же! Какъ, при первой встръчъ Успокоительна свътла, Вчера—о! Какъ оно далече! Живая ты въ него вошла?

И вотъ отнынъ поневолъ
Въ блаженной памяти моей
Одной улыбкой нъжной болъ,
Одной звъздой любви свътлъй

• . . 

ПОСЛАНІЯ

. 

## А. Ө. БРЖЕСКОМУ.

Изъ смертныхъ, жизнью пресыщенныхъ, Кто безъ отравы чашу пилъ? Отъ всёхъ подонковъ возмущенныхъ Языкъ мой горечь сохранилъ.

И та, чей нѣжный зовъ участья Съ земли мечты мои вознесъ, Мнъ подавая кубокъ счастья, Въ него роняла капли слезъ.

Къ чему по прихоти мгновенной Тревожить мертвыхъ сонъ святой! До дна тотъ кубокъ вдохновненный Скупой отравленъ былъ судьбой.

Лишь ты одинъ, ты не скупился, По сердцу братъ мой, Алексъй, Коль чашей счастья ты дълился, Дълился чистой, полной, всей.

Вотъ почему за юность нашу Хваля харитъ, я не грѣшу, И дружбы общую намъ чашу Къ устамъ съ восторгомъ подношу.

#### A. J. B - O M.

Далекій другъ, пойми мои рыданья, Ты мив прости бользненный мой крикъ. Съ тобой цвътутъ въ душъ воспоминанья И дорожить тобой я не отвыкъ.

Кто скажеть намъ, что жить мы неумѣли, Бездушные и праздные умы, Что въ насъ добро и нѣжность не горѣли И красотъ нежертвовали мы?

Гдъ жь это все? Еще душа пылаеть, По прежнему готова миръ объять. Напрасный жаръ. Никто не отвъчаеть; Воскреснуть звуки, и замрутъ опять.

Лишь ты одна! Высокое волненье Издалека мив голось твой принесь. Въ ланитахъ кровь и въ сердце вдохновенье. — Прочь этотъ сонъ, —въ немъ слишкомъ много слезъ!

Не жизни жаль съ томительнымъ дыханьемъ, Что жизнь и смерть? А жаль того огня, Что просіялъ надъ цёлымъ мірозданьемъ, И въ ночь идетъ, и плачетъ уходя.

#### ЕИ ЖЕ.

Опять весна! Опять дрожать листы Съ концовъ березъ и на макушкъ ивы. Опять весна! опять твои черты, Опять мои воспоминанья живы.

Весна! весна! о какъ она кръпитъ. Какъ жизненной насъ учитъ върить силъ. Пускай нашъ добрый, лучшій другь нашъ спитъ Въ своей цвътами убранной могилъ.

Онъ говоритъ: "пріободрись и ты: Нельзя больной делъять два недуга": Когда къ нему ты понесешь цвъты, Снеси ему сочувствіе отъ друга.

Минувшаго нельзя намъ воротить, Грядущему нельзя не довъряться, Хоть смерть въ виду, а все же нужно жить; А слово жить—въдь значить покоряться.

#### $\Gamma P. J. H. T - Y.$

Какъ ястребу, который просидълъ На жердочкъ суконной зиму въ клъткъ, Питаяся настръленною птицей, Весной охотникъ голубя несетъ Съ надломленнымъ крыломъ; и, оглядъвъ Живую птицу, старый ловчій щурить Зрачекъ прилежный, поджимаетъ перья, И вдругъ нежданно, быстро какъ стръла Вонзается въ трепещущую жертву, Кривымъ и острымъ клювомъ ей взръзаетъ Мгновенно грудь, и, весло раскинувъ На воздухъ перья, съ алчностью забытой Рветъ и глотаетъ трепетное мясо, Такъ бросилъ мнъ кавказскія ты пъсни, Въ которыхъ бьется и кипить та кровь, Что мы зовемъ поэзіей.—Спасибо, Подакомиль ты стараго довца.

#### $\Gamma P$ . A. K. T - Y.

въ деревив Пустынькв.

Въ твоей Пустынькъ подгородной, У хлъбосольства за столомъ, Поклонникъ музы благородный, Каменъ мы русскихъ помянемъ.

Почтимъ святое ихъ наслъдство, И не забудемъ до конца, Какъ на призывъ ихъ съ малолътства Дрожали счастьемъ въ насъ сердца.

Пускай пришла пора иная, Пора печальная, когда Гетера гонитъ площадная, Царицу мысли и труда;

Да не смутить души поэта Гоненье на стыдливыхъ музъ, И пусть въ тъни, вдали отъ свъта, Свободнъй зръетъ ихъ союзъ.

# Федору Ивановичу ТЮТЧЕВУ.

Мой обожаемый поэть, Къ тебъ я съ просьбой и съ поклономъ, Пришли въ письмъ мнъ твой портретъ, Что нарисованъ Аполлономъ.

Давно мечты твоей полетъ Меня увлекъ волшебной силой, Давно въ груди моей живетъ Твое чело, твой обликъ милой.

Твоей Каменъ, —повторять
Прося стихи — я докучаю,
А все завътную тетрадь
Изъ жадныхъ рукъ не выпускаю.

Поклонникъ въчной красоты, Давно смиренный предъ судьбою, Я одного прошу, чтобъ ты Во всъхъ былъ видахъ предо мною.

Вотъ почему спѣшу,—поэтъ! Къ тебъ я съ просьбой и поклономъ, Пришли въ письмъ мнъ твой портретъ, Что нарисованъ Аполлономъ.



#### ЕМУ ЖЕ.

Прошла весна,—темиветь люсь, Скудивй ручьи, грустиве ивы, И солице съ высоты небесъ Томить безвътряныя нивы.

На плугь знакомый налегли Всъ, къмъ владъетъ трудъ упорный, Опять сухую грудь земли Взръзаетъ конь и волъ покорный;

Но въ свъжемъ тайникъ куста Одинъ пъвецъ проснулся вешній, И также пъснь его чиста И дышетъ полночью нездъшней.

Какъ сладко труженикъ смущенъ, Весны заслыша зовъ единой, Какъ улыбнулся онъ сквозь сонъ Подъ яркій посвистъ соловьиной.

# C. II. X = 0.

·♦··•♦· ·---

Я опоздаль—и какъ жалью, Ужь солнце скрылося въ ночи. Я не видаль, когда въ аллею Оно кидало намъ лучи.

Но силу лѣтняго сіянья Не всю умчалъ минувшій день, Его отраднаго прощанья Не погасила ночи тѣнь.

Еще предъ дымкою туманной Какъ очарованный стою, Еще въ заръ благоуханной Дыханье неба узнаю.

# ГР. С. А. Т — ОЙ.

Когда такъ нѣжно расточала Кругомъ привѣты взоровъ ты, Ты мимолетно разгоняла Мои печальныя мечты.

И вотъ исполненъ обаянья Передъ тобою, здъсь въ глуши, Я понялъ, свътлое созданье, Всю чистоту твоей души.

Пускай терниста жизни проза, Я просвътлъть готовъ опять И за тебя, звъзда и роза, Закатъ любви благословлять.

Хоть меркнетъ жизнь моя безслёдно, Но образъ твой со мной вездё, Такъ свётятъ звёзды всепобёдно На темномъ небё, и въ водё.

### ВЪ АЛЬБОМЪ К-У.

Тому что было не бывать, Иные сны, иное племя; Зачёмъ же риемы призывать? Какъ будто прежнее то время.

Волшебныхъ грезъ разсвянъ рой, А въ грусти стыдно признаваться, Ужель остывшею слезой, Еще послъдней расписаться? ПЕРЕВОДЫ.

### ПРЕКРАСНАЯ НОЧЬ.

Воть съ избушкой я прощаюсь, Гдъ любовь моя живеть, И безшумно пробираюсь Подъ лъсной, полночный сводъ.

Лунный лучь дробясь, мерцаеть Межь дубами, по кустамъ, И береза возсылаетъ Къ небу сладкій онміамъ

Какъ живительна прохлада Этой ночи, здёсь въ тиши, Какъ цёлебна тутъ отрада Человёческой души.

Эта ночь томитъ, врачуя, Но и тысячъ равныхъ ей Не смъняю на одну я Милой дъвушки моей.

# ночная пъсня путника.

Ты, что съ неба, и вполив Всв страданья укрощаешь, И несчастнаго вдвойнв Вдвое счастьемъ наполняешь!

Ахъ! къ чему вся скорбь и радость,— Истомилъ меня мой путь; Мира сладость Низойди въ больную грудь.

## ГРАНИЦЫ ЧЕЛОВЪЧЕСТВА.

Когда стародавній Святой отець, Рукой спокойной, Изъ тучъ гремящихъ, Молніи светь Въ алчную землю,— Край его ризы Нижній цвлую, Съ трепетомъ двтскимъ Въ вврной груди.

Ибо съ богами
Мъряться смертный
Да не дерзнетъ.
Если подымется онъ и коснется
Теменемъ звъздъ,
Негдъ тогда опереться
Шаткимъ подошвамъ,
И имъ играютъ
Тучи и вътры;

Если жъ стоить онъ Костью дебелой На кръпко-зданной Прочной землъ, То не сравняться Даже и съ дубомъ, Или съ лозою Ростомъ ему.

Чѣмъ отличаются
Воги отъ смертныхъ?
Тѣмъ, что отъ первыхъ
Волны исходятъ,
Вѣчный потокъ:
Волна насъ подъемлетъ,
Волна поглощаетъ,
И тонемъ мы.

Жизнь нашу объемлеть Кольцо небольшое, И рядъ покольній Связуеть надежно Ихъ собственной жизни Цьпь безъ конца.

# БЕРТРАНЪ ДЕ БОРНЪ.

На утест тамъ дымится
Аутафортъ сложенъ во прахъ,
И предъ ставкой королевской
Властелинъ его въ цёпяхъ.
Ты ли, что мечемъ и пъсней
Поднялъ бунтъ на всъхъ концахъ?
Что къ отцу непослушанье
У дътей вселилъ въ сердцахъ?

Тоть ли здёсь, что выхвалялся, Не стыдяся ни кого, Что ему и половины Хватить духа своего? Если мало половины, Призови его всего, Замокъ твой отстроить снова, Снять оковы съ самого.

Мой король и повелитель, Предъ тобой Бертранъ де Борнъ, Что возжегъ единой пъснью Перигордъ и Вертадорнъ.

Что у мощнаго владыки Былъ въ глазу колючій тернъ, Тотъ, изъ за кого гнъвъ отчій Короля пылалъ какъ горнъ.

Дочь твоя сидвла въ залв,
Съ ней былъ герцогъ обрученъ,
И гонецъ мой спълъ ей пъсню,
Мною пъснъ обученъ;
Спълъ, какъ сердце въ ней гордилось,
Что пъвецъ въ нее влюбленъ,
И уборъ невъсты пышный
Весь слезами сталъ смоченъ.

Въ бой твой лучшій сынъ воспрянуль, Кинувъ долю безъ заботъ, Какъ моихъ воинскихъ пъсенъ Громъ донесъ къ нему народъ. На коня онъ сълъ поспъшно, Самъ я знамя несъ впередъ. Тутъ стрълою онъ произенный У Монфортскихъ палъ воротъ!

На рукахъ моихъ онъ бѣдный, Окровавленный лежалъ, Не отъ боли, — отъ проклятья Онъ отцовскаго дрожалъ.

8\*

Вдаль къ тебъ, онъ тщетно руку На прощанье простиралъ, Но твоей не повстръчавши, Онъ мою еще пожалъ.

Тутъ, какъ Аутафортъ мой, горе Надломило силача:
Ни вполнъ, ни въ половину
Ни струны, и ни меча:
Лишь разслабленнаго духомъ
Ты сразилъ меня съ плеча.
Для одной лишь пъсни скорби
Онъ поднялся сгоряча.

И король челомъ помикнулъ:
Сына мит ты возмутилъ,
Сердце дочери плинилъ ты—
И мое ты побъдилъ.
Дай же руку, другъ сыновній,
За него, тебя простилъ,
Прочь оковы!—Твоего же
Духа вздохъ я ощутилъ.

Ты вся въ жемчугахъ и въ алмазахъ, Вся жизнь для тебя—благодать, И очи твои такъ прелестны. Чего жъ тебъ, другъ мой, желать?

Къ твоимъ очамъ прелестнымъ Я создалъ цълую рать, Безсмертіемъ дышащихъ, пъсенъ, Чего жь тебъ, другъ мой, желать?

Очамъ твоимъ прелестнымъ Дано меня было терзать; И ты меня ими сгубила, Чего жь тебъ, другъ мой, желать? Дитя, мы дътьми еще были, Веселою парой дътей; Мы лазили вмъстъ въ курятникъ, Къ соломъ, и прятались въ ней.

Поемъ пътухами бывало, И только, что люди идутъ— Кукуреку!—имъ сдается, Что то пътухи такъ поютъ.

На нашемъ дворъ ухитрились Мы ящики пышно убрать. Въ нихъ жили мы вмъстъ, стараясь Достойно гостей принимать.

Сосъдская старая кошка Не ръдко бывала у насъ, Мы кланялись ей, присъдая, Твердя комплименты подъ часъ.

Спъшили ее о здоровьи Съ любезнымъ участьемъ спросить, Съ тъхъ поръ приходилось все тоже Не разъ старой кошкъ твердить. Мы чинно сидѣли, толкуя Какъ старые люди тогда, И такъ сожалѣли, что лучше Все въ наши бывало года,

Что въры, съ любовью и дружбой Не знаетъ теперешній свъть, Что кофе такъ дорогъ ужасно, А денегъ почти что и нътъ.

Промчалися дътскія игры, И все пронеслось имъ во слъдъ, И въра съ любовью и дружбой, И деньги, и время и свътъ.

### БОГИ ГРЕЦІИ.

Какъ еще вы правили вселенной, И забавъ на легкихъ помочахъ Свой народъ водили вожделънной, Чада сказокъ въ творческихъ ночахъ, Ахъ! пока служили вамъ открыто, Былъ и смыслъ иной у бытія, Какъ вънчали храмъ твой, Афродита, Ликъ твой, Аматузія!

Какъ еще покровъ свой вдохновенье Налагало правдъ на чело, Жизнь полнъй текла чрезъ все творенье; Что и жить не можетъ, все жило. Цълый міръ возвышенъ былъ уборомъ, Чтобъ прижать къ груди любой предметъ; Открывало посвященнымъ взорамъ Все боговъ завътный слъдъ.

Гдв теперь, какъ намъ твердятъ сторицей, Пышетъ шаръ, вращаясь безъ души, Правилъ тамъ златою колесницей Геліосъ въ торжественной тиши.

Здёсь навысяхъ жили Ореады. Безъ Дріадъ ни рощи, ни лёсовъ, И изъ урны радостной наяды Пёна прядала ручьевъ.

Этотъ лавръ стыдливость дѣвы прячетъ, Дочь Тантала въ камнѣ тамъ молчитъ, Въ тростникѣ вотъ здѣсь Сиринкса плачетъ, Филомела въ рощѣ той груститъ. Въ тотъ потокъ какъ много слезъ, Церера, Ты о Персефонѣ пролила, А съ того холма вотще Цитера Друга нѣжнаго звала.

Къ порожденнымъ отъ Девкаліона
Нисходилъ весь сонмъ небесный самъ:
Посохъ взявъ, пришелъ твой сынъ, Латона,
Къ пирринымъ прекраснымъ дочерямъ.
Между смертнымъ, богомъ и героемъ
Самъ Эротъ союзы закръплялъ,
Смертный рядомъ съ богомъ и героемъ
Въ Аматуитъ умолялъ.

Строгій чинъ съ печальнымъ воздержаньемъ Были чужды жертвенному дню, Счастье было общимъ достояньемъ, И счастливецъ къ вамъ вступалъ въ родню.

Было лишь прекрасное священно, Наслажденья не стыдился богъ, Коль улыбку скромную Камены Иль Хариты вызвать могъ.

Свътлый храмъ не въдалъ стънъ несносныхъ, Въ славу вамъ герой искалъ мъты На Истмійскихъ играхъ вънценосныхъ, И гремъли колесницъ четы. Хороводы въ пляскъ безупрёчной Вкругъ вились уборныхъ алтарей, На вискахъ у васъ вънокъ цвъточный, Подъ вънцами шелкъ кудрей.

Тирсоносцевъ радостныхъ эвое,
Тамъ гдъ тигровъ пышно запрягли,
Возвъщало о младомъ геров,
И Сатиръ и фавнъ шатаясь шли.
Предъ царемъ неистово менады
Прославлять летятъ его вино,
И зовутъ его живые взляды,
Осушать у кружки дно.

Не костякъ ужасный, въ часъ томленій Подступалъ къ одру, а уносилъ Поцвлуй послъдній вздохъ, и геній, Наклоняя, факелъ свой гасилъ. Даже въ Оркъ судіей правдивымъ Возсъдаль съ въсами смертной внукъ; Внесъ Оракіецъ пъснью сиротливой До Иринній грустный звукъ.

Въ Елисей, къ ликующему кругу
Тънь слетала землю помянуть,
Обрътала върность вновь подругу,
И возница находилъ свой путь.
Для Линоса лира вновь отрада,
Предъ Алцестой дорогой Адметъ,
Узнаетъ Орестъ опять Пилада,
Стрълы друга Филоктетъ.

Ждалъ борецъ высокаго удёла
На тяжеломъ доблестномъ пути;
Совершитель дёлъ великихъ смёло
До боговъ высокихъ могъ дойти.
Сами боги преклонясь, смолкаютъ
Предъ зовущимъ къ жизни мертвецовъ,
И надъ кормчимъ свёточи мерцаютъ
Олимпійскихъ близнецовъ.

Свътлый міръ, о гдъ ты? Какъ чудесенъ Былъ природы радостный разцвътъ. Ахъ! въ странъ одной волшебныхъ пъсенъ Не утраченъ сказочный твой слъдъ. Загрустя повымерли долины, Взоръ нигдъ не встрътитъ божества. Ахъ! отъ той живительной картины Только тънь видна едва.

Всёхъ цвётовъ душистыхъ строй великой Злымъ дыханьемъ сёвера снесенъ; Чтобъ одинъ возвысился владыкой, Міръ боговъ на гибель осужденъ. Я ищу по небу грусти полный, Но тебя, Селена, нётъ, какъ нётъ. Оглашаю рощи, кличу въ волны, Безотвётенъ мой привётъ.

Безъ сознанья радость расточая, Не провидя блеска своего, Надъ собой вождя не сознавая, Не дъля восторга моего, Безъ любви къ виновнику творенья, Какъ часы, не оживленъ и сиръ, Рабски лишь закону тяготънья Обезбоженъ-служитъ міръ.

Чтобъ плодомъ на завтра разрѣшиться, Рыть могилу нынче суждено, Самъ собой въ ущербъ и въ ширь крутится Мъсяцъ все на тожь веретено. Праздно въ міръ искусства скрылись боги, Безполезны для вселенной той, Что, у нихъ не требуя подмоги, Связь нашла въ себъ самой.

Да, они укрылись въ область сказки, Унося, туда же за собой, Все величье, всю красу, всъ краски, А у насъ остался звукъ пустой. И въ замънъ въковъ и поколъній, Имъ вершины Пинда лишь на часть; Чтобъ безсмертнымъ жить средь пъснопъній, Надо въ жизни этой пасть.

### подражание восточнымъ стихотворцамъ.

Вселенной цълой потерявъ владънье, Ты не крушись о томъ, оно ничто. Стяжавъ вселенной цълой поклоненье, Не радуйся ему—оно ничто. Минутно наслажденье и мученье, Пройди ты мимо міра—онъ ничто.

I.

Если ты меня разлюбишь, Не могу я разлюбить; Хоть другаго ты полюбишь, Буду все тебя любить; Не въ моей лишь будетъ власти, За взаимность вашей страсти, И его мив полюбить.

II.

Пусть бы люди про меня забыли, Какъ про нихъ забылъ я совершенно, Чтобъ съ тобой мы такъ же мирно жили, Какъ желаю имъ я жить блаженно.

Пусть бы имъ мы такъже были нужны, Какъ намъ ими нужно заниматься, Хоть какъ мы они бы жили дружно, Иль дрались, коль есть охота драться.

#### III.

Какъ мнъ ръшить, о другъ прелестный, Кто властью больше: я иль ты? Свободныхъ пъсенъ кругъ небесный Не больше царства красоты.

Два рая: ты—въ моемъ царица, А мнъ—въ твоемъ царить дано. Одинъ другому лишь граница, И оба вмъстъ лишь одно.

Тамъ гдъ любовь твоя невластна, Восходитъ пъсни блескъ моей, Куда душа ни взглянетъ страстно, Разверсто небо передъ ней.

#### IV.

У моей возлюбленной есть украшенье, Въ немъ она блаженна въ каждое мгновенье, Всёмъ другимъ на зависть, мнё на заглядёнье.

У моей возлюбленной есть украшенье, Въ немъ связали страсть моя и вдохновенье Съ золотомъ и самоцейтные каменья. У моей возлюбленной есть украшенье, Въ немъ она должна, ея такое мивнье, И восторгъ встръчать и даже огорченье.

У моей возлюбленной есть украшенье, Въ немъ она предстать желаетъ въ погребенье, Такъ же, какъ была она въ немъ въ обрученье.

٧.

И улыбки и угрозы
Мий твои—все образь розы;
Улыбнешься ли сквозь слезы,
Ранній цвіть я вижу розы,
А пойдуть твои угрозы,
Вспомню розы я занозы;
И улыбки и угрозы
Мий твои—все образь розы.

٧I.

Не хочу морозной я Въчности, А хочу безслезной я Младости; Съ огненнымъ желаніемъ, Полной упованіемъ, Радости.

Не лавровой въткою Я плъненъ, Миртовой бесъдкою Окруженъ, Пусть бы ненавистную, Вътку кипарисную Ждалъ мой сонъ.

\*> %

### ПЪСНИ КАВКАЗСКИХЪ ГОРЦЕВЪ.

I.

Станетъ насыпь могилы моей просыхать,

И забудешь меня ты родимая мать

Какъ заглушитъ трава все кладбище въ конецъ,

То заглушитъ и скорбь твою, старый отецъ;

А обсохнутъ глаза у сестры, у моей,

Такъ и вылетитъ горе изъ сердца у ней.

II.

Ты горячая пуля, смерть носишь съ собой; Но не ты ли была моей върной рабой? Земля черная, ты ли покроешь меня? Не тебя ли топталъ я ногами коня? Холодна ты, о смерть! даже смерть храбреца, Но я былъ властелиномъ твоимъ до конца; Свое тъло въ добычу землъ отдаю, Но за то небеса примутъ душу мою.

#### III.

Выйди, мать, наружу, посмотри на диво:
Изъ подъ снъга травка проросла красиво.
Взлъзь ко, мать, на крышу, глянь-ко на востокъ.
Изъ подъ льда ущелья вешній вонъ цвътокъ.
"Не пробиться травкъ изъ подъ груды снъжной,
Изо льда ущелья цвътъ не виденъ нъжный;
Ни какого дива, влюблена то ты,
Такъ тебъ на снъгъ чудятся цвъты.

# дюпонъ и дюранъ.

діалогъ.

(изъ альфреда мюссе).

#### Дюранъ.

О тъни праотцевъ, какъ я тоской томимъ! Къ богамъ воззвалъ бы я, когда бы зналъ къ какимъ.

Вотъ скоро тридцать лътъ какъ я на свътъ маюсь И ужь издателя лътъ десять добиваюсь. Никто живой моихъ тетрадей не читалъ И въ міръ только я что я пишу узналъ.

#### Дюпонъ.

О, Брутъ! Ты въдаешь какъ мнъ приходитъ жутко! Съ картофелемъ лишь сидръ не ободрять желудка. И чтобъ не задремать въ тоскливомъ забытъв Не встръчу ль съ къмъ бы ръчь затъять о Фурье? Какія времена! Какой объдъ ужасный!

### Дюранъ.

Кого я вижу тамъ вдали? Кто тотъ несчастный, Что дуетъ въ кулаки, въ которыхъ чувства нътъ, А самъ бредетъ дрожа,—по лътнему одътъ? У Фликото кажись встръчалъ я горемыку.

#### Дюпонъ.

Не ошибаюсь я. По горестному лику, По взору томному въ задумчивыхъ глазахъ, По шляпъ вытертой на сальныхъ волосахъ Дюрана узнаю, стариннаго собрата.

#### Дюранъ.

Ты ль это, другъ Дюпонъ? Радъ встрътилъ я Пилада

И однокашника. Другъ друга обоймемъ. Такъ не попалъ еще ты въ сумашедшій домъ? Я думалъ что въ Бисегръ сдала тебя роденька.

#### Дюпонъ.

Молчи. Въ окно сейчасъ я выпрыгнулъ умненько, И вотъ бъгу тайкомъ состряпать фельетонъ. А ты, ужели твой ночлегъ не Шарантонъ? Въдь говорили мнъ что твой высокій геній...

#### Дюранъ.

Увы! Дюпонъ, нашъ свътъ исполненъ злыхъ сужденій!

Что за животное нашъ глупый родъ людской, И сколько трудностей на путь пробиться свой!

#### Дюпонъ.

Братъ, мнъ ли говоришь? Успълъ я въ нашемъ въкъ

Извъриться вполнъ во всякомъ человъкъ. Нашъ міръ становится упрямъй съ каждымъ днемъ И въ тупоуміе все глубже мы идемъ.

#### Дюранъ.

Ты помнишь ли, Дюпонъ, когда еще ребята, Познаньемъ бъдняки, а гордостью богаты, Мы, хоть учитель насъ лънивцевъ дралъ порой,— Въ забвеньи низменномъ вкушали сонъ съ тобой? Въ душъ моей тъ дни блаженства сохранились!

### Дюпонъ.

Лънивцевъ, ты сказалъ. Мы съ гордостью лънились; Невъждъ, Богъ видитъ! Все что сдълалъ я съ тъхъ поръ,

Ръшаетъ о моемъ быломъ ученьи споръ. Но запахъ сладостный какой бывалъ въ столовой! Бывало тыв и пей, объдъ всегда готовый! Согнувшись надъ столомъ бывало припадешь Къ книжонкъ мерзостной сторгованной за грошъ. Варнава, Демуленъ мнъ горько доставались, А милыя статьи Сенъ-Жюста укрывались На сердцъ у меня.—Я руку подавалъ, Какъ римскій бы ее сенаторъ простиралъ. Ты жребій мой дълилъ, не кончилъ ты ученья.

#### Дюранъ.

Ты правъ, у генія повсюду треволненья. Мой черепъ, созданный для лавровъ на заказъ, Ослиной шапкою увънчанъ былъ не разъ. Мое призваніе однакожь видно было, Во мнъ писательство всемощно говорило; Презрънъ у сверстниковъ, взрощенъ на кулакъ, Я риемовалъ въ тиши, согнувшись въ уголкъ. Въ пятнадцать лътъ моя зарокотала лира,

Я Шиллера глоталъ и Гёте и Шекспира И лобъ чесался мой при чтеньи ихъ стиховъ, А что касается прославленныхъ шутовъ Какъ Тацитъ, Цицеронъ, Гомеръ или Вергилій, Мы, слава Богу, ихъ какъ должно оцвнили. Постигнувъ таинство легко о всемъ писать, Заикъ музъ я далъ волю воровать, По очереди дралъ я Англичанъ, Испанцевъ, Сыновъ Италіи и выспреннихъ Германцевъ. Терзался я что тъмъ наръчьемъ не владълъ Которымъ нъкогда башмачникъ Саксъ гремълъ. Я бъ върно произвелъ великое творенье; Но связанъ пошлостью природнаго реченья, Себъ я клятву даль по крайней мъръ въ томъ Что книги не издамъ съ хорошимъ языкомъ. Сдержаль ли слово я-не будешь сомнъваться.

## Дюпонъ.

Когда придетъ зима—и ласточки умчатся. Куда умчался хоръ счастливыхъ тъхъ годовъ, Когда желудокъ въ насъ зависълъ отъ зубовъ? Какіе ключница ломти намъ отръзала!

### Дюранъ.

Не вспоминай уже; на свътъ счастья мало.

Скажи, прошу тебя, ты что же предприняль, Когда покинуль ты Латинскій свой кварталь?

Дюпонъ.

Когда?

Дюранъ.

Въ осьмнадцать лътъ, когда оставилъ школу.

Дюпонъ.

Что дълаль я?

Дюранъ.

Скажи.

Дюпонъ.

Да такъ, по произволу— Что птица дълаетъ свалившися съ гнъзда, Что Богъ благословитъ и что велитъ нужда.

Дюранъ.

Однакожь?

#### Дюпонъ.

Ничего. По улицамъ таскался
Куда глаза глядятъ. По волъ озирался,
Раздътый, впроголодь я спалъ по чердакамъ,
Откуда въ срокъ найма я убирался самъ;
Влачась по прихоти судьбы своей коварной,
Сживался я съ мечтой Фурье гуманитарной,
Насколько я лишь могъ повсюду занималъ,
А заведется грошъ, сейчасъ его спускалъ.
Скрывая пошлость фразъ за пышныхъ словъ туманомъ

И сидя безъ бълья сътакимъ пустымъ карманомъ, Что въ міръ лишь мой умъ съ нимъ равенъ пустотой,

Я жиль оборванный, завистливый и злой.

### Дюранъ.

Я знаю; чтобъ тебя совсѣмъ не затомило, Когда желудокъ твой кричалъ: "ужь шесть пробило",

Тебъ пять франковъ я изъ жалости втиралъ, А ты у Беназе ихъ тотчасъ же спускалъ. Но что же далъе ты дълалъ? Не могу я Представь, чтобъ досель влачилъ ты жизнь такую.

#### Дюпонъ.

Всегда! Спиноза мнв и Брутъ порукой въ томъ, Что въ платъв, что на мнв, я проходилъ въ одномъ.

И какъ его смънить? Кто судить справедливо? Вездъ царитъ расчетъ и скупость, да нажива. Затъялъ я проектъ... Скажу тебъ тайкомъ... Проектъ! но я прошу, ты помолчи о немъ... Куда тебъ Ликургъ,—на свътъ не видали Чудеснъй ничего, коль помъстятъ въ журналъ. Вселенную, мой другъ, переверну вверхъ дномъ, И съ прошлымъ сходства съ ней не будетъ ужь ни въ чемъ,

Богатый станеть нищь, а сильный будеть слабый, Зло будеть намъ добромъ, мущина станеть бабой. А женщины тогда,—ну стануть чёмъ хотять, Стариннёйшихъ враговъ дни счастья примирять—Россію съ Турціей, Французовъ съ Альбіономъ, Безвъріе души съ божественнымъ закономъ, А драму съ здравостью разсудка.—Да чего? Царей, правителей, судей—ни одного, Начальства—не моги; законовъ—не желаю. Семейство я гоню и браки расторгаю: Кому охота есть и добывай дётей, Кто хочетъ разыскать отца—ищи смёлъй. Затъмъ уже, мой другъ, ты не увидишь болъ

Долинъ иль горъ, лъсовъ иль колоколенъ въ полъ. Все это пустяки! Мы всв ихъ подберемъ, Мы раскидаемъ ихъ, завалимъ и сожжемъ, И всюду копи лишь раскинутся съ рудами, Тропинки, хижины, поля подъ овощами, Морковь, горохъ, бобы, -- кто хочетъ тотъ говъй. За то объдать въ сласть никто уже не смъй. Изъ Пекина въ Парижъ желъзный путь блестящій Мою республику связуеть дружбой вящей; Народы разные, въ огромный съвъ вагонъ, Смъшавши языки, представять Вавилонъ. А пышущій огнемъ колоссъ гуманитарный Всъ косточки найдетъ планеты благодарной, И изумится всякъ съ такого корабля, Что подъ капустой вся да репою земля. Земля получить видъ подчищенный и низкій, Гуманитарности міръ сділается миской, И шаръ нашъ безъ волосъ, безъ бороды-обритъ, Какъ тыква гладкая по небу полетитъ. Какой проекть, мойдругь! Нельзя не восхищаться, Что можетъ съ планами подобными сравняться? Въ свободные часы я ихъ въ статьъ провелъ. Но въришь ли, Дюранъ, никто ихъ не прочелъ? Чего жь хотвть? Нашъ свътъ и глухъ и слъпъ ужаено.

Ты кладъ ему даешь иль чудо,—все напрасно: Спъща на биржу, онъ къ тебъ ужь сталъспиной, Одинъ нашелъ законъ, каналъ ведетъ другой; Имъ денегъ хочется; пожить, повсть послаже, А есть бездъльники что землю пашутъ даже. Да, въ наши дни людей такъ трудно просвътить, И я отчаялся ихъ даже возродить. А твой каковъ удълъ? Я чай ты мнъ не пара.

#### Дюранъ.

Сперва ученикомъ я сталъ ветеринара.
Пожалуй получалъ я франка по два въ день,
Да не понравилось мнъ не вставать съ колънь,
Чтобъ лошади больной втирать въ копыто сало,
За что она не разъ брыканьемъ отвъчала.
Какъ надоъло мнъ, я вздумалъ улизнуть
И съ Божьей помощью побрелъ куда-нибудь.
Пошелъ я къ продавцу эстамповъ. Мастеръ ръяный,

Онъ излюстрировалъ извъстные романы.
Два года прожилъ я. Въ листки негодныхъ книгъ Совалъ я очерки еще негоднъй ихъ.
Я пользу отыскалъ въ трудъ отъ всъхъ сокрытомъ, Я пріучилъ свой умъ быть ловкимъ паразитомъ, Хватаясь за другихъ, у нихъ же воровать. Но трудъ ученика сталъ мнъ надоъдать. Однажды за столомъ у старика Тюиля Я встрътилъ Дюбуа, опору водевиля. Онъ выпить не дуракъ, задорно спъть куплетъ, И въ поливныхъ ему весельемъ равныхъ нътъ.

Съ правописаніемъ онъ далъ мнѣ чувство стиля. Состряпали вдвоемъ мы четверть водевиля, По ярмаркамъ его давали иногда, Хотя гоненья онъ претерпѣвалъ всегда Вскипѣла желчь во мнѣ отъ этой неудачи; Рѣшилъ безплодный мозгъ я повернуть иначе. Придя домой я сѣлъ, сказавши: погоди жь, Моимъ писаніемъ я изумлю Парижъ. Задавшись риемами, мозги мои смѣлѣе Впервые будто бы приблизились къ идеѣ. Я заперся на ключъ писателей читать, Которыми себя задумалъ вдохновлять. Подъ полусотней книгъ трещалъ мой столъ несчастный,

Я долго мучился поэмою ужасной.

Луна и солнце въ ней вступили во вражду,
Венера съ папою плясали въ ней въ аду,
Сознай насколько мысль моя философична,
Все что являлось намъ въ твореньяхъ единично,
Какъ Брама напримъръ, Юпитеръ, Магометъ,
Платонъ и Мармонтель, Неронъ и Боссюэтъ,
Я это все собралъ въ созданіи всецъломъ.
Но главный капиталъ въ твореньи этомъ смъломъ—
Такъ это ящерицъ надъ ръчкой дружный хоръ.
Рассинъ въ сравненіи съ подобнымъ гимномъ
вздоръ...

Меня не поняли. И книжкъ символичной Моей пришлось лежать въпыли, гробамъ приличной.

Печальный результать и дъвственность плохая! Но скоро въ путь меня умчала цель иная. Сошелся старичекъ со мною журналисть; Онъ промотавшійся былой семинаристь. Разъ десять по цънъ распроданный дешевой, И на честныхъ людей за франкъ плевать готовый. Въ ливрею старичка одълся я сейчасъ; Желчь у меня съ пера просилась въ этотъ разъ. Я возродился самъ и въблся въ это дело. Дюпонъ! какъ сладостно надъ всемъ ругаться смело. Мертворожденный умъ такъ любитъ подходить Къ своей же глупости и всъмъ за это мстить. Когда чужой успъхъ предстанетъ настоящій, И ты придешь домой, что можетъ-быть тутъ слаще, Какъ личность растерзать и честь испачкать всю И вылить на нее чернилицу свою, Имъя гдъ-нибудь такой журналъ несчастный, Гдъ можно отрицать что самъ увидълъ ясно! Ложь анонимная отраднъе всего. На авторовъ, царей, на Бога самого, На всёхъ я клеветаль, стараясь всёхъ позорить, И горе, кто меня хотълъ бы переспорить! Когда Парижъ таилъ какой-либо секретъ! Я къ вечеру тащилъ его въ столбцы газетъ. Пронюхиваль я все. И съ улицъ на паркеты Тащилъ на каблукахъ я грязные предметы, Въ скандальный этотъ въкъ я каждый зналъ скандалъ И оглашаль его. - Туть я не признаваль

Ни жалобъ, ни угрозъ, — меня ты слишкомъ знаешь. Но ты молчишь, Дюпонъ, о чемъ ты размышляешь?

### Дюпонъ.

Увы! Дюранъ, когда бъ найти я только могъ Хоть сердце женщины, принять мой страстный вздохъ!

Такъ нътъ. Напрасно, я ищу плънять въ Парижъ! Плохъ курсъ твоихъ статей, меня же цънятъ ниже. Себя я предлагалъ всъмъ встръчнымъ—не берутъ. На ложе хладное бреду я въ свой пріютъ— И жду—никто нейдетъ.—Въдь можно утопиться!

## Дюранъ.

Ужель ты не искалъ подъ вечеръ веселиться?

## Дюпонъ.

Къ Прокопу въ домино хожу играть подчасъ.

## Дюрань.

Прекрасная игра—и развиваетъ насъ; Тотъ человъкъ уже не сдълаеть промашки. Что мастеръ въ домино подладить деревяшки. Войдемъ въ кофейную. Самъ лепту я взнесу.

Дюпонъ.

Коль безъ ревания дашь ты миж пятнадцать су,-Согласенъ.

Дюранъ.

Погоди! Сыграемъ-ко мы прежде На угощение, чтобъ ввъриться надеждъ. Навърно рюмочку на счетъ твой пропущу.

Дюпонъ.

Воюсь ликеровъ я. Ужь пивомъ угощу. Что въ кошелькъ твоемъ?

Дюранъ.

Три су.

Дюпонъ.

Въ харчевию ближе. 10

Дюранъ.

Ступай впередъ.

Дюпонъ.

Нътъ ты.

Дюранъ.

Нътъ ты, прошу-иди же.

#### изъ мерике.

Будь Өеокрить, о прелестивншій мной упомянуть съ хвалою,

Нъженъ ты прежде всего, но и торжественъ вполнъ.

Ежели грацій ты шлешь въ золотые чертоги богатыхъ,

Босы онъ, безъ даровъ, снова приходятъ къ тебъ, Праздны сидятъ онъ снова въ убогомъ домъ поэта Грустно склоняя чело къ сгибу остывшихъ колънъ. Или мнъ дъву яви, когда въ изступлени страсти, Юноши видя обманъ, ищетъ Гекату она.

Или воспой молодого Геракла, которому служить Люлькою кованный щить, гдъ онъ и змъй задушиль.

Звученъ тріумоъ твой! Сама тебя Калліопа вънчаеть;

Пастырь же скромный, затъмъ снова берешь ты свиръль.

10\*

## XLIX (LI).

Тотъ богоравный быль избранъ судьбою, Тотъ и блаженствомъ божественнымъ дышить, Кто зачастую сидитъ предъ тобою, Смотритъ и слышитъ

Сладостный смъхъ твой; а я то несчастный Смыслъ весь теряю, а взоръ повстръчаю, Лезбія, твой, такъ безумный и страстный (Словъ ужь не знаю).

Молкнетъ языкъ мой и тонкое пламя

Льется по членамъ моимъ, начинаетъ

Звонъ раздаваться въ ушахъ, предъ глазами
Ночь наступаетъ.

Праздность, Катуллъ, насылаетъ мытарства, Праздность и блажь на тебя напустила; Праздность царей и блаженныя царства Часто губила.

→>~--

# 1. КНИГА ЛЮБВИ ОВИДІЯ

#### І. Элегія.

Славить доспъхи и войны сбирался я строгимъ размъромъ,

Чтобъ содержанью вполнъ былъ соотвътственъ и строй.

Всъ были равны стихи. Но вдругъ Купидонъ разсмъялся,

Онъ изъ второго стиха ловко похитилъ стопу. <sup>5</sup> "Кто, злой мальчикъ, тебъ такую далъ власть надъ стихами?

Въщій пъвецъ Піеридъ, не челядинецъ я твой. Кстати ль Венеръ хватать доспъхъ бълокурой Минервы,

Ей бълокурой къ лицу ль факела жаръ раздувать? Кто похвалилъ бы, когда бъ Церера владъла лъсами?

10 А властелинкой полей дъва съ колчаномъ была бъ? Нътъ у меня и предмета приличнаго легкимъ размърамъ: Отрока, иль дорогой дъвушки въ длинныхъ кудряхъ."

Такъ ропталъ я. Но онъ, колчанъ растворяя немедля,

Выбраль, на горе мое, мнъ роковую стрълу.

18 Сильнымъ колтномъ согнувъ полумъсяцемъ лукъ искривленный,

"Вотъ же, сказалъ онъ, воспъть можешь ты это, пъвецъ!"

Горе несчастному мнъ! какъ мътки у мальчика стрълы:

Вольное сердце горить, въ немъ воцарилась любовь;

Шестистопнымъ стихомъ начну, пятистопнымъ окончу.

Витвамъ желъзнымъ и ихъ пъснямъ скажу я: прости! Миртомъ прибрежнымъ теперь укрась золотистыя кудри, Муза, и въ пъсню вводи, только одиннадцать стопъ.

#### II. Элегія.

Чтобъ это значило? Все какъ будто жестка мнъ постеля,

И одвялу нигдъ мъста сыскать не могу, Цълую долгую ночь провель въ безсонницъ томной, Какъ ни ворочался я, больно усталымъ костямъ? Я бы почувствовалъ, кажется, если бъ томился любовью;

Иль незамътно она въ сердце вливаетъ свой ядъ? Подлинно такъ! Вонзились мнъ въ сердце колючія стрълы,

И побъжденную грудь злобный смущаетъ Амуръ. Чтожь, уступить? Иль раздуть борьбою мгновенное пламя?

10 Да уступлю. Покорясь, ношу удобнъй нести. Видывалъ я, какъ вдругъ отъ качанія вспыхиваль факелъ.

Видываль какъ потухаль онъ, нетревожимъ никъмъ. Терпятъ ударовъ волы, еще непривычные къ плугу, Больше гораздо, чъмъ тъ, что покорились ярму;

<sup>15</sup> Ротъ у строптивыхъ коней колючими рвутъ удилами, Чувствуютъ меньше узду тъ, что покорны браздамъ,

Злъе гораздо палитъ Амуръ душей непокорныхъ Чъмъ такихъ, что терпъть рабство, ему поклялись. Видишь,—себя я призналъ, Купидонъ! Твоею добычей,

- Руки покорныя самъ я воздѣваю къ тебѣ, Нечего мнѣ воевать, прошу пощады и мира, Я безоруженъ, меня что за хвала покорить. Волосы миртомъ вѣнчай, у матери взявши голубокъ, А колесницу для нихъ, вотчимъ тебѣ подаритъ.
- 25 Въ ней ты будешь стоять; подъ крикъ тріумфальный народа,

Править запряжкою птицъ ловкой ты будешь рукой. Юношей плънныхъ во слъдъ и дъвъ поведутъ за тобою;

Шествіе ихъ для тебя будеть славнъйшій тріумоъ, Самъя, плънникъ недавній, пойду со свъжею раной,

30 Новыя цъпи твои чувствуя плънной душей. Здравый Смыслъ поведутъ, связавъ ему за спину руки.

Стыдъ, туда же и всёхъ, кто на Амура возсталъ. Всё да боятся тебя. И руки къ тебё воздёвая, Голосомъ громкимъ народъ пусть восклицаетъ: Тріумфъ!

зъ Спутники лести пойдутъ при тебъ: заблужденье и дерзость,

Эта толпа за тебя въчно готова стоять.

Этимъ-то войскомъ своимъ ты людей и боговъ побъждаешь;

Стоитъ отнять у тебя только ихъ помощь — ты нагъ.

Рада тріумоў сыновнему, мать на высокомъ Олимпъ Зарукоплещеть, и розъ станеть кидать на тебя. Ты же алмазами крылья, алмазами кудри убравши, На золотыхъ колесахъ будешь стоять золотой. Тутъ, я знаю тебя, зажжешь сердецъ ты не мало.

И мимоходомъ людей многихъ поранишь тогда.

45 Еслибы даже хотълъ, унять своихъ стрълъ ты не

въ силахъ;

Жаркое пламя своей близостью жгучей палить. Такъ же шествоваль Вакхъ, покоривши предълы Гангеса,

Тиграми онъ управляль, правишь голубками ты. Если часть твоего могу я составить тріумфа,

Такъ пощади! На меня силъ побъдитель не трать! Цезаръ родственникъ твой, тебъда послужитъ примъромъ:

Дланью побъдной своей онъ побъжденныхъ хранитъ.

#### V. Элегія.

Солнце палило, и только полуденный часъ миновало,

Членамъ давая покой, я на постелю прилегъ. Часть пріоткрыта была, и часть закрыта у ставней, Въ комнатъ былъ полусвътъ, тотъ что бываетъ въ лъсахъ.

Сумерки такъ то сквозятъ вослъдъ уходящему Фебу,
 Или когда перейдетъ ночь, а заря не взошла.
 Должно такой полусвътъ для застънчивой дъвы
 готовить,

Въ немъ-то укрыться скоръй робкій надъется стыдъ. Вижу Коринна идетъ, и пояса нътъ на туникъ,

Плечи бълъютъ у ней подъ распущенной косой. Семирамида роскошная въ брачный чертогъ такъ вступала,

Или Лаиса, красой милая многимъ сердцамъ. Я тунику сорвалъ, прозрачная мало мъшала. А между тъмъ за нее дъва вступила въ борьбу;

13 Но какъ боролась она, какъ бы не желая побъды, Было легко побъдить ту, что себя предала.

Тутъ появилась она очамъ безъ всякой одежды,

Безукоризненно все тъло предстало ея. Что за плечи и что за руки тогда увидалъ я!

20 Такъ и хотълось пожать формы упругихъ грудей. Какъ подъ умъренной грудью округло весь станъ развивался!

Юность какая видна въ этомъ роскошномъ бедръ! Чтожь я хвалю по частямъ? Что видълъ я, было прекрасно.

Тъло нагое къ себъ много я разъ прижималъ.

<sup>25</sup> Кто не знаетъ конца? Усталые мы отдыхали, Если бы миъ довелось чаще такъ полдень встръчать.

# ФИЛЕМОНЪ И БАВКИДА.

Смолкнулъ на этомъ потокъ. Всъхъ бывшихъ тронуло чудо.

На смъхъ поднялъ довърчивыхъ только боговъ поноситель

615 И необузданный въ сердцъ своемъ, Иксіономъ рожденный:

Сказки плетешь и чрезмърно боговъ, Ахелой ты считаешь

Мощными, рекъ онъ, коль формы и дать и отнять они могутъ.

Всъ изумились; никто подобныхъ ръчей не одобрилъ:

Но Лелексъ изо всѣхъ, созрѣвшій умомъ и годами, <sup>620</sup> Такъ сказалъ: безмѣрна власть неба и нѣтъ ей предѣла,

И чего пожелають небесные, то совершится. Чтобъ ты не быль въ сомнъньи, такъ есть, недалеко отъ лицы,

Дубъ на Фригійскихъ холмахъ, обнесенъ небольшою стъною...

- Видълъ то мъсто я самъ, потому что быль по-
- въ Пелопса землю, которой отецъ его правилъ
  - Есть тамъ болото вблизи, что нъкогда было селеньемъ.
  - Нынъ тъ воды ныркамъ, да болотнымъ курочкамъ любы.
  - Въ образъ смертномъ туда явился Юпитеръ и также,
  - Вмъсть съ отцомъ, Атлантидъжезлоносецъ, покинувши крылья;
- 630 Въ тысячъ цълой домовъ они добивались ночлега: Тысячи были домовъ на замкъ. Въ одинъ ихъ впустили,
  - Маленькій, крытый однимъ камышемъ изъ болотъ, да соломой.
  - Но старушка Бавкида, и ей лътами подъ пару, Филемонъ, сочетавшися въ немъ въ дни юности, въ той же
- 588 Хатъ состарились. Бъдность они сознали, имъ легкой
  - Стала она и ее они добродушно сносили.
  - Что ни дълай, господъ или слугъ ты здъсь не отыщешь:
  - Домъ то весь только двое, служить и приказывать тъже.
  - Вотъ когда небожители бъднаго крова достигли,

640 И, головами нагнувшись, вошли черезъ низкія двери,

Членамъ дать отдыхъ старикъ пригласилъ ихъ, придвинувши кресла,

А суровою тканью его покрыла Бавкида.

Теплую тотчасъ золу разгребла, и разрыла вчерашній

Жаръ, подложила листвы съ сухою корою, и пламя

648 Старческимъ дуновеньемъ своимъ заставила всныхнуть.

Мелкой лучины снесла съ чердака, да высохшихъ сучьевъ,

И, нарубивши, придвинула ихъ къ котелку небольшому.

Листья срубила съ кочна, принесеннаго мужемъ изъ саду,

Орошеннаго. Онъ же двурогою вилой снимаетъ

650 Съ черной жерди затылокъ свиной, висящій, копченый.

Отъ хранимой давно ветчины отръзаетъ онъ малость,

И отръзокъ спъшитъ размягчить въ клокочущей влагъ.

Между тъмъ сокращають часы разговоромъ, мъшая Замедленіе чувствовать. Буковый туть же и чань быль

655 На костылъ деревянномъза прочное ухо привъшенъ.

Теплой наполненъ водой, онъ принялъчлены ихъ, гръя.

По срединъ была постель изъ мягкихъ растеній Положена на кровать; изъ ивы бока въней и ножки. Эту покрыли ковромъ, которымъ по праздникамъ только

660 Покрывали ее, но и тъмъ,—дешевый и старый Былъ онъ коверъ,—на кровати изъ ивы, не слъдъ было брезгать.

Боги на ней возлегли. Подсучась, дрожащая, ставитъ

Старица столъ; но третья въ столъ неравна была ножка.

Ножку сравнялъ черепокъ. Когда же приподняло крышу,

То зеленою мятой она его тотчасъ протерда.
 Тутъ поставили свъжихъ, пестрыхъ ягодъ Минервы,

Также вишень осеннихъ, въ соку приготовленныхъ жидкомъ,

Ръдъки, индивія, къ нимъ молока сгущеннаго въ творогъ,

Да яицъ, что слегка лишь ворочаны въ пеплъ не пылкомъ.

670 Все въ посудъ изъ глины. Затъмъ расписной былъ поставленъ

Кубокъ того жь серебра и стаканъ, сработанъ изъ бука,

Внутренность въ немъ была желтоватымъ промазана воскомъ.

Долго ли ждать; съ очага появились горячія яства. Вотъ убрали вино незначительной старости, чтобы Мъсто очистить на время вторичной чредъ угощенья. Тутъ оръхъ, въ перемежку тутъ финикъ морщинистый съ фигой,

Сливы въ корзинахъ и съ ними душистыя яблоки рядомъ.

Также и гроздья, что съ лозъ, разукрашенныхъ пурпуромъ, сняты.

Сотъ посреди золотой. Ко всему жь добродушныя лица

680 И при этомъ хлопоть и вмъстъ радушья не мало. Видять они между тъмъ, что сколько ни черпають, чаша

Все наполняется,—тотчасъ вино прибываетъ. Чудо приводитъ ихъ въ страхъ; и руки воздъвши взываютъ

И Бавкида съ мольбой и самъ Филемонъ устрашенный.

Былъ единственный гусь, двора ихъ убогаго сторожъ.

Въ жертву гостящимъ богамъ заклать его старцы ръшили.

Онъ, проворенъ крыломъ, изморилъ удрученныхъ годами.

690 Долго шныряль онъ отъ нихъ, и словно ушелъ подъ защиту

Къ самымъ богамъ. Его убивать запретили владыки.

Боги мы, сказали они, оплатять сосёди Карой заслуженной грёхъ, но дастся вамъ быть непричастнымъ

Этому зду, только вы свой кровъ немедля покиньте, Да ступайте за нами и слъдомъ въ гору идите 693 Вмъстъ. Послушались оба и стали, опершись на палки.

Долгій подъемъ проходить по дорогъ, вабираяся къ верху.

Не дошли до вершины настолько, насколько доразу Можетъ стрвла прилететь. Оглянулись и все увидали

Погруженнымъ въ болото, а ихъ только кровля осталась.

- 700 Вотъ, покуда дивились они, о сосъдяхъ жалъя, Хижина старая ихъ, въ которой двоимъ было тъсно, Превратилася въ храмъ; колоннами стали подпорки, Зажелтъла солома, и крыша стоитъ золотая. Двери стали ръзныя, и мраморомъ землю покрыло.
- 705 Тутъ Сатурній сказаль, обращая къ нимъ ликъ благосклонный:

Праведный старецъ и ты, жена достойная, ваши Изреките желанья. Съ Бавкидой сказавши два слова,

Передалъ самъ Филемонъ ихъ общія мысли безсмертнымъ:

Быть жрецами и стражами вашего храма желаемъ 710 Мы, а такъ какъ въ согласьи мы прожили годы, то пусть насъ

Часъ все тотъ же уносить, пускай не увижу могилы

Жениной я, и она пускай и меня не хоронитъ. Какъ просили, сбылось; покуда жизнь длилася, были

Стражами храма они. Когда жь ослабъвши отъ

715 Разъ у священныхъ ступеней стояли они, повъствуя,

Что тутъ на мъстъ сбылось, увидалъ Филемонъ, что Бавкида,

А Бавкида, что сталъ Филемонъ покрываться листвою.

Вотъ ужь подъ парою лицъ поднялися макушки, тутъ оба

Какъ могли, такъ другъ другу вмъстъ сказали: прощай же

720 О супругъ, о супруга и вътви закрыли имълица. Кажетъ прохожимъ по нынъ еще Тіаніи житель Два сосъднихъ ствола исходящихъ отъ корня двойнаго.

Мнъ старики достовърные, не было лгать имъ причины, Такъ разсказали. При томъ и самъ я видълъ висъли

<sup>725</sup> На вътвяхъ тъхъ вънки; и свъжихъ повъсивъ сказалъ я:

Кроткіе милы богамъ, кто чтилъ ихъ самъ будетъ въ почетв.

#### К. ГОРАЦІЯ ФЛАККА.

о поэтическомъ искусствъ.

КЪ ПИЗОНАМЪ.

# предисловіе.

Хотя заглавіе Поэтическое искусство (Ars poetica) или вфрифе О поэтическом искусство (de arte poetica) по всей въроятности и не принадлежить самому Горацію, но оно тамъ не менае весьма древнее и находится уже у Квинтиліана. Соотв'єтствіе такого заглавія съ содержаніемъ самого письма, заставило удержать его и понынь, но это соотвътствіе только внышнее. Горацій быль на столько мыслитель, что решившись разъ представить теорію поэзін, не допустиль бы такого безпорядка въ изложени, какой представляетъ Письмо въ Пизонамъ. Съ другой стороны, онъ былъ весьма опытный и даровитый художникъ-поэтъ, и не могъ, конечно, предпринять въ стихотворной формъ такой чисто дидактический трудъ. Фантазія его буйствуеть. Онъ какъ бы не въ силахъ совладіть съ налетающими на него образами (безъ этого всякій лиризмъ мертвечина; не Горацію было не знать этого); и если онъ въ этомъ Письмѣ, какъ и вездъ является назидательнымъ и полезнымъ, то это одноизъ его достоинствъ, но никакъ не ипль. Горацій вращался въ самомъ образованномъ и изящномъ кругу своего времени. Фамилія Пизоновъ, къ которымъ относится это письмо, принадлежала къ самымъ древивишивъ. Отецъ упоминаемыхъ въ немъ Пизоновъсыновей (Люцій, Калпурній, Пизонь) вель свой родь оть сына.

царя Нумы по имени Кальпа (Calpus) (стихъ 292). Въ 739 году отъ О. Р. она быль консуломь и по свидательству Тацита умерь въ 785 году восьмидесяти леть оть роду. Такъ какъ Горацій умерь въ 746 году, а старшему изъ детей Пизона, къ которому относится поэть какъ къ начинающему стихотворцу, могло въ это время быть отъ 15 до 20 летъ, то коментаторы и относять эту оду къ 745 году, то-есть за годъ до смерти поэта. Къ такому заключению приводитъ и то обстоятельство, что Горацій уже однажды затрогиваль (въ письмъ къ Юлію Флору) тотъ же предметь, которымъ въ настоящемъ письмъ увлекся окончательно. Нельзя же предположить обратнаго хода дела. Некоторые критики предполагають даже, что Горацій не усивль докончить этого посланія, по весь строй и цельность стихотворенія и чисто Горацієвскій конець явно уличають въ противномъ. Въ последние годы жизни Гораций оставилъ лиру и предался философін. Только желаніе высказаться молодому начинающему другу, подало ему поводъ написать стихотворное письмо. которое для насъ темъ драгоценнее, что оно блистаеть всеми достоинствами музы поэга, въ лучшую эпоху его дъятельности.

Вотъ последовательность, чтобы не сказать порядокъ мыслей въ нашемъ письме:

Стихотвореніе должно быть цільно (1—23), но неодносторонне (24—37). Если выборъ содержанія соотвітствуеть индивидуальной силів автора (38—41), то соотвітственный предмету порядокь установится самъ собою (42—45). О выборт словъ и выраженій (46—72), стихотворныхъ разміровь (73—85). Каждый размірь иміветь свой особенный характерь, съ которымъ и должно въ данномъ случать сообразоваться (86—98). Должно обращать вниманіе на положеніе лица (99—113) и на самое лицо и его характерь (114—118). Относительно содержанія должно или держаться преданій (119—124), или рішаясь на самобытное творчество, оставаться послідовательнымъ и візрнымъ однажды задуманному образу (125—127). Но первый путь боліве благонадеженъ (128—130). При этомъ должно избітать рабскаго подражанія и разныхъ гибельныхъ неловкостей (131—152). Спеціальныя указанія драматургамъ: должно соображаться съ возрастомъ дійствующаго лица (153—178); отношеніе элемента повіт

ствовательнаго въ дъйствующему (179-188); число актовъ, правила касательно deus ex machina, число действующихъ лицъ, положение хора (189-201); музыкальный аккомпанименть (202-219); драма съ Сатирами (220-250). Размъры драматические: ямбъ и его исполнение строго по греческимъ образцамъ (251-274). Два главные вида драмы: трагедія и комедія, сперва греческія (275-284), потомъ римскія (285-288). Последнія страдають большею частью недостаткомъ отдълки (289-294), что авторы выдають за геніальность (295-308). Творчество должно опираться на основательное образованіе, каково изученіе практической философіи (309-316) и въ то же время жизви (317-322). Преуспѣянію поэзін у Римлявъ противодъйствуетъ матеріализмъ ихъ воспитанія (323-332). Изъ трехъ родовъ поэзін чисто поучительнаго (335-337), чисто занимательнаго (338-340) и сочетанія того и другаго элемента, - послідній боліте всвить увлекаеть общее сочувствие (341-346). Изъ такихъ идеальныхъ требованій можно кое чемъ поступпться нь пользу человеческихъ несовершенствъ, лишь бы добро превышало (347-353); но снисхождение должно имъть границы (354-360). Стихотворенія также разнообразны по производимымъ впечатавніямъ, какъ и картины (361-365), но посредственность не можеть быть терпима (366-378). И стихотворству надо обучаться (379-385), а потому при обавродованіи сочиненій должно быть крайне осмотрительнымъ (386-390). Но не следуеть стыдиться почтеневищаго и древнейшаго искусства поэзін (391-407). Для преуспъянія въ немъ необхолимо соединение таланта съ изучениемъ (408-415), чего не ръдко не признають современники (416-418). Прихлебатели и корыстные хвалители только уведичивають легкомысленное самолюбіе богатыхъ писателей (419-433), такъ что по отношенію къ стихамъ поэта легко разпознать истиннаго друга отъ ложнаго (434-452). Только истинный неумолимый критикъ можетъ спасти отъ несчастія сділаться. въ качествъ плохаго стихотворца, мучителемъ встръчнаго и поперечнаго.

#### КЪ ПИЗОНАМЪ.

Еслибы вдругъ живописецъ связалъ съ головой человъчьей Конскій затылокъ и въ пестрыя вырядилъ перья, отвсюду Сборные члены; не то заключилъ бы уродливо черной Рыбой, сверху прекрасное, женское тъло, — при этомъ

Видъ могли ли бы вы, друзья! удержаться отъ смъху?
Върьте, Пизоны, такой картинъ очень подобна Книга, въ которой нескладныя грезы, какъ сны у больнаго

Ст. 1. Общее правило единства изображеній. Многіе современные Горацію стихотворцы (самонадѣянные идіоты искусства) не только забывали это правило, но даже кичились яркою пестротой своихъ несообразныхъ произведеній, считая такой образъ дѣйствій геніальною поэтическою вольностью. Горацій сравниваетъ такое несообразное произведеніе съ картиной, въ которой живописецъ связалъ бы въ одно цѣлое члены человѣка, звѣрей, птицъ и рыбъ. Ст. 6. О Пизонахъ смотри вступленіе.

Смъщаны такъ, что нога съ головой сочетаться не можетъ Въ произведеньи одномъ. Живописцамъ равно и поэтамъ

Все дерзать искони давалось полное право. Знаемъ! и эту свободу просить и давать мы согласны,

Но не съ тъмъ, чтобы дикое съ кроткимъ вязалось, пе съ тъмъ, чтобъ

Сочетались со птицами змъи, съ тиграми—агнцы. Вслъдъ за важнымъ и много сулящимъ началомъ неръдко

13 Тотъ пурпурный лоскутъ, другой ли для большаго блеска

Приставляется, рощу ли то, алтарь ли Діаны И по красивымъ полямъ протекающей рѣчки извивы,

Или Рейнъ, или радугу намъ описывать станутъ.

Ст. 9. Горацій какъ бы подсказываеть плохимъ художникамъ ихъ обычное оправданіе и ссылку на поэтическія вольности.

Ст. 11. Онъ признаетъ ихъ, но до предъловъ указуемыхъ самою природою вещей.

Ст. 15. Какъ бы ни были красивы сами по себъ отдъльные предметы, но вставленные не у мъста, они также оскорбляють чувство гармоніи, какъ яркій лоскуть нашитый на платью другаго цвъта.

Ст. 19. Потерпевшіе кораблекрушеніе посвящали обыкновенно въ храмъ Нептуна дощечку, изображавшую ихъ спасеніе; или же вѣшали ее себъ черезъ плечо какъ знакъ, дозволявшій имъ прибъгать къ общественной благотворительности. По свидътельству древ-

Но не у-мъста здъсь это. Да ты кипарисы быть можетъ

<sup>20</sup> Мастеръ писать? Но къ чему, коль тутъ потерпъвшій крушенье

Выплыль бъднякъ, по заказу написанный? Дълать амфору

Сталъ — и пустилъ колесо, — зачъмъ же вышелъ горшечекъ?

Словомъ, что дълать замыслилъ, да будетъ едино и пъльно

Большую часть пъвцовъ — (отецъ и достойные дъти!)

25 Губитъ призракъ насъ совершенства: стараюсь быть краткимъ,

Дълаюсь темнымъ; иной, желая быть легкимъ, теряетъ Силу и душу; а этотъ быть важнымъ пытаясь, напыщенъ;

Въ прахъ ползетъ, —вполнъ безопасенъ, —боящійся бури.

няго схоліаста, одинъ изъ такихъ бъдняковъ пришелъ заказывать подобную дощечку къ греческому живописцу, набившему руку въ писаніи кипарисовъ, и живописецъ спросилъ: ужь не написать ли тутъ же тебъ и кипариса?

Ст. 22. Колесо горшечника.

Ст. 26. Пизоны.

Ст. 31. Великое изреченіе, указывающее на противуположную бездну, избіжать которой въ свою очередь можеть только таланть. Мало не создать ни чего безобразнаго, надо создать нівчто красивое, а главное цільное.

Кто не сложную вещь разукрасить желаетъ чудеснымъ,

30 Тотъ напишетъ дельфина въ лъсу, кабана среди моря.

Страхъ ошибокъ ведетъ къ недостаткамъ, коль нъту искусства.

Около школы Эмилія, жалкій литейщикъ сумфетъ Выдълать ногти и мягкіе волосы вылить изъ мъди, Въ главной задачъ труда несчастный, затъмъ что не сладитъ

35 Съ цълымъ. Явиться такимъ же, задумавъ любое творенье,

Я не больше хотълъ бы, какъ носъ имъть покривленный,

Чернымъ цвътомъ глазъ и волосъ вызывая вниманье.

Ст. 32. Самый бездарный художникъ можетъ добиться придежаніемъ извъстной ловкости въ воспроизведеніи подробностей, будучи не способенъ управиться съ цёлымъ. Въ примъръ такому положенію Горацій приводитъ второстепенныхъ скульпторовъ и литейщиковъ, мастерскія и давки которыхъ находились близь форума около гладіаторской школы, носившей имя своего основателя М. Эмилія Лепида.

Ст. 35. Казалось бы все хорошо; есть и придежание и извъстная доля искусства, да нътъ бездълицы—таланта, и выходитъ также безобразно какъ въ остальныхъ чертахъ красивое лицо, съ покривившимся носомъ.

Ст. 45. Такъ критически обращается поэтъ съ новымъ своимъ пъснопъніемъ, пока оно окончательно не появилось въ свътъ. Объщаннымъ называетъ его Горацій въ томъ смыслъ, что публика давно

Пишущіе! Выбирайте предметь соотвътственный вашимъ

Силамъ, и тщательно взвъсьте чего не подымутъ, что смогутъ

Плечи поднять. У того кто выбралъ посильное дъло,

Хватитъ всегда выраженій и будетъ порядокъ и ясность.

Сила порядка въ томъ и краса (или ошибаюсь) Чтобы вотъ здъсь и сказать, что здъсь сказать было нужно.

Многое, разобравъ, въ настоящее время отложитъ, Тамъ предпочтетъ, здъсь отвергнетъ, творецъ объщанной пъсни.

Тонко и точно связуя слова ты понравиться можешь,

Если сумѣешь придать новизну. извѣстному слову Ловкимъ сопоставленьемъ. Но если для новыхъ понятій

Необходимость укажеть найти небывалое слово:

<sup>0</sup> Да позволено будеть и то, что не слыхано было

знаетъ о новомъ, котя еще не появившемся произведени извъстнаго стихотворца, какъ это напримъръ было съ Энендой. Въ такомъ случат поэтъ какъ бы въ долгу у публики и долженъ сдержать объшание

Ст. 51. Подъ именемъ Цетеговъ, происходившихъ отъ славной древней фамиліи Корнеліевъ, поэтъ подразумъваетъ древнихъ писателей и ораторовъ, вообще древнихъ Римлянъ, имъвшихъ обычай особенно на войнъ препоясывать грудь фартукомъ, сходившимъ ниже колънъ.

У Цетегъ препоясанныхъ, скромно ввести въ обращенье.

Къ новымъ, недавно — введеннымъ словамъ окажутъ довърье,

Если въ нихъ греческій строй слегка измѣненъ. Почему же

Римлянинъ Плавту съ Цециліемъ то позволяль, въ чемъ откажетъ

варію или Виргилію? Чэмъ заслужу я немилость Вмаль трудясь, коль языкъ Катона и Эннія многимъ

Обогащаль отцовскую різчь, находя для предметовь

Новыя имена? Дозволено было и будеть

Ст. 53. Такихъ греческихъ и вообще иностранныхъ словъ съ обрусъвшими окончаніями у насъ набрался цёлый словарь, безъ особаго разръшенія Горація. За то какую ловкость и быстроту сообщить самъ Горацій и другіе римскіе поэты родному языку, вводя въ него греческіе обороты!

Ст. 54. Плавтъ и Цецилій Стацій, оба старинные творцы комедій, тогда какъ Варій и Виргилій являются представителями современности. Если что признавалось справедливымъ и законнымъ въ старину, то почему же не быть ему такимъ же и въ настоящее время?

Ст. 56. М. Порцій Катонъ, бывшій цензоръ, одинъ изъ величайшихъ мужей древняго Рима, даже въ преклонныхъ льтахъ писалъ о различныхъ предметахъ, напримъръ о земледѣлін, для чего принужденъ былъ создавать не существовавшія до того выраженія, обогащая такимъ образомъ рѣчь отцовъ. Энній—древній эпическій поэтъ.

Слово вводить зачеканивъ его современной печатью.

60 Какъ мъняются листья въ лъсу съ отживающимъ годомъ,

Старые падають: такъ и слова отжившія гибнуть, А порожденныя вновь—зацвътають какъ юноши силой.

Смерти подвластны и мы и все наше: Нептунъ ли проникнулъ

Въ землю, чтобы укрыть кораблиотъ крылъ Акви-

65 Царственный трудъ; пришлось ли болоту доступному весламъ

И безплодному, — вдругъ питать города и пахаться; Или ръка съ вредоноснымъ для нивъ направленьемъ сыскала

Лучшій прежняго путь,—созданья смертныхъ погибнутъ.

Ст. 59. Сравнение взятое съ монеты, чеканъ которой всегда носитъ признаки свсего времени, равнымъ образомъ и новое слово не минуемо отражаетъ характеръ и оттънки вновь сложившагося понятія.

Ст. 63. Говоря о смертности и недолговъчности всего человъческаго, Горацій словомъ Нептунъ намекаетъ на одну изъ блистательнъйшихъ работъ Августа или, лучше сказать, Агриппы, который въ 717 году, соединивъ каналами Авериское озеро съ Лукринскимъ и послъднее съ моремъ, образовалъ такимъ образомъ превосходную гавань, славившуюся въ Италіи подъ именемъ Юліанской,—въ честь Юлія Цезаря.

Ст. 68. Говоря объ этой гавани Горацій прибавляеть: "созданія

Гдъ же тутъ въ въчной чести однимъ ръчамъ красоваться?

70 Много отжившихъ словъ возрождаются снова, а тъ, что

Нынъ въ почетъ, погибнутъ, если захочетъ обычай, Этотъ полнъйшій судья законовъ и правилъ реченій.

Тотъ размъръ, которымъ описывать мрачныя войны. Или дъянья царей и героевъ, — указанъ Гомеромъ. Жалоба прежде всего выражалась неравнымъ дву-

Ввърилась послъ ему и молитвы услышанной радость.

стишьемъ.

Кто же быль первымь создателемь кратких элегій, объ этомъ

Между собою грамматики спорятъ — и споръ не оконченъ.

смертных погибнуть». Прэрочество поэта сбылось въ 1538 году. Землетрясение превратило Лукринское озеро въ болото заросшее тростникомъ.

Ст. 74. Эпическій гекзаметръ.

Ст. 75. Горацій, относительно происхожденія элегіи, придерживается мивнія Аттиковь, согласно которому, элегія первоначально выражала только жалобу; и только въ послёдствіи стала выражать всё нёжныя чувства, котя бы и радостныя, самобытнымъ и сладостнымъ размёромъ гекзаметра перемежающагося съ пентаметромъ. Краткою названа элегія, не столько сравнительно съ большимъ объемомъ, сколько по отношенію къ высокому строю эпоса.

Яростный гитвъ снабдилъ Архилоха оружіемъ ямба, тъже стопы годились для сокковъ и важныхъ котурновъ,

Нить вести разговоровъ удобны—и въ шумъ народномъ

Слышными быть, сродны вполнъ для сценическихъ дъйствій.

Муза судила струнамъ воспъвать боговъ и героевъ, Икулачныхъ бойцовъ, къ ней на ристалищъ первыхъ, Да зазнобу влюбленныхъ и откровенныя вина.

Если ни правилъ я ни оттънковъ въ извъстномъ

Не удержу и не знаю, за что же и слыть мит поэтомъ?

Долженъ ли ложный мой стыдъ предпочесть незнанье—ученью?

Ст. 79. Изобрѣтателемъ ямбическаго размѣра и безпощаднаго рода сатиры, получившей названіе ямбовъ, считается Архилохъ. Безпощадными названы его ямбы вслѣдствіе преданія, по которому Оиванецъ Ликамбъ обѣщалъ Архилоху руку дочери своей Необулы, но не сдержавъ слова, подвергся жестокимъ сатирамъ поэта. Преданіе продолжаетъ, что Ликамбъ, преслѣдуемый ямбами, повѣсился вмѣстѣ съ своими дочерьми.

Ст. 80. Совки и котурны стоятъ вмѣсто комедіи и трагедіи. Сокки—низкіе башмаки для комическихъ актеровъ: котурны высокіе пурпурнаго цвѣта полусопожки для трагическихъ актеровъ. Ихъ носили на очень высокихъ подошвахъ, чтобы на сколько возможно увеличить ростъ полубоговъ и героевъ.

Ст. 83. Струнамъ, т.-е. лирическому роду поэзіи.

Ст. 88. Стыдно пускаться въ плясъ не умълому, но учиться плясать не стыдно.

Стихъ трагедій нейдетъ къ изложенью комической вещи.

<sup>90</sup> Оскорбительно такъ же, коль станутъ будничнымъ строемъ,

Только сокковъ достойнымъ, въщать про трапезу Тіеста;

Все должно сохранять урочное мъсто пристойно. Но иногда и комедія голосъ свой возвышаєть И прогнъванной Хремъ бранится напыщеннымъ слогомъ,

чэ Да и въ трагедіи часто будничной сътуютъ ръчью. Телефъ или Пелей, являясь изгнанникомъ бъднымъ, Не допускаетъ словъ двухаршинныхъ пышнаго строю.

Если желаетъ сердца у зрителей жалобой тронуть.

Ст. 91. Трапеза Тіеста часто служила содержаніемъ для трагическихъ писателей, равно какъ и всё Танталиды. Тіестъ, сынъ Пелопса, прижилъ детей съ женою брата своего Атрея, который за пиршествомъ изъ мести накормилъ этими детьми своего брата и ихъ отпа Тіеста.

Ст. 94. Въ комедін Теренція Хремъ опыпаетъ ругательствами сына своего Клитифона, за расточительность въ отношеніи къ любовницѣ.

Ст. 96. Телефъ сынъ Иракла, раненый коньемъ Ахиллеса, могъ только отъ него и получить исцеленіе и вынужденъ былъ съ этою целію предпринять странствіе изъ Мизіп въ Элладу. Пелей, отецъ Ахиллеса, въ юности въ сообществе брата своего Теламона, убилъ своднаго брата своего Фоку, за что оба изгнаны отцемъ изъ родины (Эгины).

Мало стихамъ быть красивыми, быть имъ сладкими должно

100 И у слушателей по прихоти править сердцами. Какъ отвъчають улыбкой на смъхъ, такъ съ плачутъ

Лица людей: если хочешь, чтобъ я заплакаль, то прежде

Самъ загорюй; тогда и я раздълю твое горе, Телефъ или Пелей! а дурно роль ты исполнишь,

105 Или засну или буду смъяться! Ръчи печали Съ грустнымъ совмъстны лицомъ, съ раздраженнымъ ръчи угрозы,

Шутки приличны веселому, строгому важное слово.

Ибо природа сперва готовитъ насъ внутренно къ каждой

Перемънъ судебъ: веселить иль на гнъвъ вызы ваетъ,

110 Или великою скорбью томить, къ землъ преклоняя;

Вслъдъ затъмъ состоянье души языкомъ выражаетъ. Если въ разръзъ съ положеніемъ ръчь поведетъ говорящій,

Римскіе всадники и пъхотинцы хохотъ подымутъ.

Ст. 113. Горацій преднам френно противуполагаєть почетному выраженію «всадники» у Плавта заимствованное комическое слово: pedites пехотинцы, вмёсто: «простонародіе».

Разница выйдетъ большая, богъ говоритъ ли, герой ли,

118 Старецъ преклонный, иль юноша, полный цвътущаго пылу,

Гордая въ домъ матрона, иль скромно прилежная няня,

Всюду бывалый купецъ, земледълъ зеленъющей нивы,

Ассиріецъ или Колхіецъ, сынъ Өпвъ иль Аргоса. Или слъдуй преданью, иль выдумай самъ, только складно.

120 Если желаешь, писатель! ты славнаго вызвать Ахилла,—
Безусталый и пылкій, неумолимый и ръзкій,
Пусть отвергая законы, онъ все присвояеть оружью.
Пусть Медея жестока, строптива, Ино печальна,

Ст. 114. Хотя въ тщательно пересмотрънномъ по Бонду парижскомъ изданіи 1855 года, и стоитъ: Davusne loquatur «Давъ говоритъ ли» — но мы въ нашемъ переводъ ръшились послъдовать тексту Ореллія предлагающаго читать: divusne loquatur, "богъ говоритъ ли". по слъдующимъ соображеніямъ: Горацій только что говорилъ о трагедіи, и кавъ-то странно вдругъ увидать имя комическаго слуги Дава, тъмъ болье, что это же самое имя повторяется въ ст. 237 нашего письма. Несогласные съ нашимъ чтеніемъ, могутъ по желанію замънить слово: "богъ" словомъ "Давъ", благо русскій стихъ также мало страдаетъ отъ этого варіянта.

Ст. 118. Изнъженный Ассиріецъ въ противоположность суровому Колхійцу.

Ст. 120. Выводя многоразличные сюжеты для трагедій, Горацій съ обычною быстротой и ловкостью наділяєть извістныя имена типи-

Іо безпомощна, грустенъ Орестъ, Иксіонъ въроломенъ.

128 Ежели ты небывалое ставишь на сцену, рѣшаясь Новое вывесть лицо, пускай до конца оно будеть Тѣмъ, чѣмъ явилось сначала; и вѣрнымъ себѣ остается.

Трудно по своему выразить общее, съ большимъ успъхомъ

Можешь ты пъснь Иліады разбить на акты, чъмъ вывесть

То впервые, о чемъ никто не слыхалъ и не знаетъ. Обще-извъстный предметъ твоимъ достояніемъ станетъ,

Если въ пошломъ и низкомъ кругу не будешь вращаться;

ческими эпитетами. Нечего говорить, какъ върно намъченъ характерь Ахйлла. Говоря о Медев Горацій, въроятно, имъль въ виду трагедію Эврипида, гдѣ она обрисована такою. *Ино*, дочь Кадма отъ преслѣдованій мужа своего Атама бросилась вмѣстѣ съ сыномъ своимъ Мелицертомъ въ море. Жрица Іо, любовница Зевеса, превращенная въ корову, не могла укрыться отъ уязвленія овода, напущеннаго на нее Герой. Иксіонъ, царь Лапитовъ, убійца тестя своего Деіонея, дерзнувшій оскорбить своимъ искательствомъ Геру, казнится за это въ царствѣ тѣней на огненномъ колесѣ.

Ст. 128. Указавъ на необходимыя условія самобытнаго творчества, Горацій ставить на видъ драматическому писателю въ свою очередь затрудненія на пути воспроизведенія общензвъстныхъ типовъ, если только авторъ, не ограничиваясь пошлымъ и рабскимъ подражаніемъ, захочеть выразить свой личный взглядъ на извъстныя лица или событія.

Ст. 132. Подъ словомъ: ,, кругъ", Горацій, намекая на избитую, изъъзженную арену цирка, имълъ главнымъ образомъ въ виду мало

Ежели, какъ переводчикъ, не станешь ты слово за словомъ

Передавать, и не влъзешь въ такую трущобу, откуда

185 Вытащить ногъ или стыдъ не позволить, иль смыслъ сочиненья.

Не начинай ты такъ, какъ поэтъ циклическій началь:

"Участь Пріама пою и жребій войны благородной". Чъмъ хвастунъ оправдаеть—такой притязательный возгласъ?

Горы томятся родами и мышь смёшная родится.

140 Сколь безупречные тоть, что безь всякой неловкости началь:

"Мужа миъ, Муза, воспой, который, по взятіи Трои

Многихъ народовъ видалъ города и нравы извъпалъ".

способных цивлических поэтовь, бездарно исчерпывавших преданія извёстнаго круга: троянской войны, Одиссеи и т. п. Горацій именно сов'туеть предоставлять фантазіи большую свободу и не стёсняться этимь "кругоми" (orbis cyclicus) изъ опасенія дойти до несообразностей, изъ которых даже стыдно будеть выбираться на торную дорогу.

Ст. 136. Поэтъ долженъ быть остороженъ и скроменъ въ объщаніяхъ. Примъромъ противнаго служитъ запосчивый циклическій поэтъ, котораго Горацій клеймить стихомъ, о горъ родившей мышь, вошедшимъ въ пословицу.

Ст. 141. Три первые стиха Одиссеи Горацій переводить двумя стихами.

Не изъ пламени дымъ, а изъ дыма свътъ онъ замыслилъ

Вызвать, чтобы затёмъ выводить знаменитыя дива:

Антифата и Сциллу и рядомъ съ Циклопомъ Харибду.

Не начинаетъ онъ пъть возвратъ Діомеда со смерти Мелеагра, иль съ пары—яицъ троянскія битвы. Въчно къ развязкъ спъша, онъ слушателя увлекаетъ

Въ середину событій, какъ бы ужь знакомаго съ

тоже въ чемъ не надъется блеску добиться, обходить;

И сочиняетъ такъ, мъшая съ правдой неправду, Чтобъ середина съ началомъ, конецъ съ серединой вязались.

Ст. 143. Гомеръ, подобно природъ, переходить отъ менъе яркихъ явленій къ болье ръзкимъ и выдающимся. Антифатъ, царъ людоъдовъ Лестригоновъ. Одиссея X, 106.

Ст. 146. Мелеагръ братъ Тидея, отца Діомеда, трагически погибъ отъ руки матери Алтеи. По свидътельству схоліаста, циклическій поэтъ Антимахъ началъ свое повъствованіе со смерти Мелеагра и такимъ образомъ растянулъ оное до уродства. Гомеръ не начинаетъ своей поэмы и со дня рожденія виновницы войны Елены происшедшей выъстъ съ Клитемнестрой изъ одного изъ парныхъ яицъ Леды, тогда какъ братья ихъ Касторъ и Полидевкъ вышли изъ другаго.

Ст. 150. Нельзя не указать всёмъ художникамъ на это капитальное замёчаніе Горація. Только для бездарности все кажется одинаково легко. Для невёжды какая нибудь крапива дрянь и только ботаникъ-мыслитель видить ея красоту и неизъяснимую тайну ея жизни.

Слушай теперь, чего я и народъ со мною желаемъ: Если ты хочешь, чтобъ зрители ждали спуска завъсы,

155 И сидъли, пока имъ пъвецъ: "похлопайте"—скажетъ,

То ты каждаго возраста нравы долженъ отмътить И подвижныхъ и зрълыхъ лътъ сохранять выраженья.

Мальчикъ, который ужъ можетъ слова повторять и надежно

На ноги сталъ, —радъ играть со сверстниками и мгновенно

<sup>160</sup> То вспылить, то смириться готовъ, мѣняясь всечасно.

Безбородый юноша, вырвавшись изъ подъ надзора, Любитъ коней и собакъ и яркое Марсово поле; Мягокъ какъ воскъ на худое, строптивъ ко всёмъ увёщаньямъ,

Ст. 154. При концѣ дѣйствія (акта) сцена отдѣлялась отъ зрителей занавѣсомъ (aulaeum) "который не спускался, а поднимался снизу вверхъ. Если піеса не нравилась, то зрители удалялись; въ противномъ же случаѣ ожидали спуска занавѣса, т.-е. начала сдѣдующаго акта.

Ст. 155. Нынішняя декламація актеровь была у древнихь пінемь подь звукь инструмента и півець-актерь кончившій роль свою, просиль у зрителей рукоплесканій.

Ст. 156—178. Истинно мастерская характеристика различных возрастовъ человъка можетъ служить нагляднъйшимъ примъромъ въчности искусства. 2000 лътъ какъ не бывало! все до малъйшей

Поздно полезное онъ предвидитъ; деньги бросаетъ, — 165 Рьянъ и заносчивъ, легко покидаетъ онъ то, что полюбитъ.

Совершенно напротивъ и духъ и возрастъ мужчины

Заставляетъ искать богатства, связей и почета, Избъгая всего, что трудно мънять будетъ послъ. Много вкругъ старца заботъ собирается, иль потому что

170 Онъ все ищетъ богатствъ, а найдя боится ихъ трогать,

Иль потому что всёмъ боязливо и холодно править, Все отлагаеть, надёется, вёкъ припасая въ грядущемъ.

Строгій, строптивый, онъ хвалить минувшіе годы, когда онъ

Мальчикомъ былъ, —и затъмъ молодежь разбираетъ и судитъ.

173 Много съ собою удобствъ дъта, прибывая, приносятъ,

Много уносятъ, начавъ убывать. Чтобъ юношъ роли

подробности върно и теперь, и останется такимъ пока будутъ существовать люди.

Ст. 175. "Лъта прибываютъ, говоритъ сходіастъ до 46-го года человъческой жизни; съ этого времени они начинаютъ убыватъ". Такое сравнение взято очевидно съ прибавления и уменьшения дней въ годичномъ обращении. Отсюда и французский оборотъ: un homme sur son retour,

Старца порою не дать, иль мальчику роли мужчины,

Будемъ держаться всегда сообразнаго съ возрастомъ каждымъ.

Сцена выводить событія или о нихь повъствуєть.

Трогаєть душу слабье, что пріємлется слухомь,
Чъмь все то, что видя глазами върными, зритель
Самь себъ сообщаєть. Но что прекрасно за сценой
Тамь и оставь; скрыть должень оть глазь ты
много такого,

Что очевидецъ событій разскажетъ съ полною силой.

185 Пусть Медея не губитъ дътей предъглазами народа, И преступный Атрей не варитъ человъческихъ членовъ,

He превращается Прокна въ птицу и Кадмъ во дракона.

Хоть покажи ты мет все, — отвернусь, — и тебт не повтрю.

Ст. 179. Правило для употребленія двойственнаго элемента драмы, нагляднаго двиствія и разсказа. Не должно выводить на сцену тривіальнаго и возмутительнаго.

Ст. 185 Медея, мстя невърному Язону, убила двухъ своихъ дътей (Меда и Мермера).

Ст. 186. Атрей см. пр. къ ст. 91.

Ст. 187. Прокна и Филомела дочери Авинскаго царя Пандіона. Филомела пожелала навъстить сестру свою Прокну, бывшую замужемъ за Оракійскимъ царемъ Тереемъ. Терей, взявшійся проводить невъстку, дорогой обезчестиль ее и отръзаль ей языкъ. Когда преступленіе открылось, то боги превратили Терея въ удода, Филоме-

Пусть сочиненье не меньше пяти и не больше содержитъ

190 Дъйствій, ежели хочешь, чтобъ вновь его видъть желали.

Пусть не является Богъ, коль къ тому не приводитъ развязка,

И лицо четвертое пусть въ разговоръ не встръваетъ;

Вь дъйствіи мъсто актера съ достоинствомъ пусть заступаетъ

Хоръ,—и чего либо отнюдь не поетъ среди акта, что не ведетъ къ предназначенной цъли и чуждо по смыслу.

Пусть благосилонно и дружески добрымъ дастъ онъ совъты;

Гнъвныхъ склоняетъ на миръ и любитъ отъ злаго бъгущихъ.

Пусть восхваляеть умфренный столь, правосудье благое,

лу въ соловья, а Прокну въ ласточку. Поэты смѣшиваютъ превращенія сестеръ, замѣняя одну другою. Кадмъ съ женою Гармоніей, превращенный въ дракона или змѣя. Два послѣднія превращенія могутъ выйдти на сценѣ только балаганнымъ фарсомъ.

Ста. 189. Естественно-художественный размъръ драмы: 5 актовъ: "Deus ex machina" долженъ появляться только вслъдствіе внутреннихъ законовъ дъйствія. На сценъ не должно быть разомъ болье трехъ говорящихъ лицъ. Мъсто четвертаго лица занимаетъ хоръ, который не долженъ пъть ничего, не идущаго къ дълу. Предестное указаніе на высокое призваніе жтрически-религіознаго хора.

Святость законовъ и общій покой при открытыхъ воротахъ,

200 Пусть онъ тайну хранитъ и пусть боговъ умоляетъ, Чтобы счастье пришло къ бъднякамъ, отвернувшись отъ гордыхъ.—-

Флейта еще не была изукрашена бронзой, и зву-

Сходна съ трубой, на маленькой было и скважинъ не много,

Какъ назначалась она помогать и подыгрывать хорамъ,

250 Звуки свои разнося до не слишкомъ просторныхъ скамеекъ,

Гдъ собирался народъ, числомъ пока не великій, Благочестивый народъ, умъренный въ пищъ и скромный.

Послъ когда раздвинулъ поля побъдитель, — а городъ

Ст. 200. Который хотя и знасть будущій исходь событій, тімь не меніе должень благоговійно хранить тайну и любовно относиться къ добрымь угнетеннымь.

Ст. 202. Хоръ и между дъйствіями не покидаль театра, а подъ звуки флейты (имъвшей первоначально только четыре скважины) предавался съ пантоминами лирическому пънію, состоявшему изъ строфы, антистрофы и эподы.

Ст. 210. Такъ все велось скромно, въ строгихъ границахъ приличія, пока завоеванія не увеличили въ столицъ массы населенія и богатствъ. Тутъ уже начался прогрессъ и какъ говоритъ схоліастъ: "ни нравы, ни законы уже не запрещали"—напиваться въ праздни-

Охватили просторной ствной, и Генію въ праздникъ стали цвлый день виномъ угождать невозбранно,— То и для строя стиховъ настала большая вольность; Чтоже иначе и понялъ бы пахарь невъжда и праздный,

Туть сливаясь въ одно съ гражданиномъ, низкій съ достойнымъ?

Такъ то искусству старинному придалъ движенье и роскошь

<sup>215</sup> Флейтщикъ, влача за собою по сценъ длинное платье.

Такъ наконецъ и суровыя струны возвысили голосъ И вдохновенный полетъ прибъгнулъ къ ръчамъ небывалымъ,—

Полнымъ сочувствіемъ къ дълу добра и силой прозрънья

ки, (nec more jam nec lege id vetante), а люди стали невозбранно (impune) цёлый день ,,домашнему генію виномъ угождать —попросту: пьянствовать. Такая распущенность нравовъ отразилась и въ искусствѣ, которое стало угождать многочисленнымъ посѣтителямъ изъ необразованныхъ поселянъ.

Ст. 215. Роскошь нарядила и предводителя хоровъ — флейтщика въ длиное платье называвшееся Surma отъ כט פויט – тащить.

Ст. 219. Сколько бы мы согласно съ тёми или другими комментаторами ни относили этпхъ стиховъ къ греческой и римской драмѣ, это на наши глаза, мало объяснить ихъ прямую связь съ предыдущимъ. Мы истолковали себѣ эту связь слѣдующимъ образомъ. Упадокъ нравственно-соціальнаго элемента отразившійся въ драмѣ, выразился между прочимъ и въ туманныхъ стихахъ хора, которые Горацій ировически сравниваетъ съ изреченіями оракуловъ.

Въ будущемъ — почти подходя къ изреченьямъ Дельойскимъ,

<sup>220</sup> Кто за дряннаго козда состязался въ писаньи трагедій,

Сталъ выводить обнаженныхъ сельскихъ сатировъ на сцену

И сохраняя возвышенный строй, тяжелыя шутки Отпускать, чтобъ такою пріятной завлечь новизною

Зрителя, отъ воздіяній пришедшаго пьянымъ и буйнымъ.

<sup>225</sup> Но болтливымъ сатирамъ съ ихъ насмъшками должно

Ст. 220. Возвращаясь къ формѣ и обстановкѣ самой драмы, Горацій намекаеть на древній обычай назначать преміей на состязаніяхь драматическихь поэтовь — козда, откуда и самое назнаніе трагедія оть тра́(QC—козель, и фо́ півснь; буквально: козлопівніе. Желая ввести острую шутку, безъ вреда строгости трагедіи, поэты стали замінять обычный хорь хороводомь сельскихь, полунагихь, звіриными шкурами прикрытыхь сатировь, предводительствуемыхь Силеномь. Грекамь и Римлянамь очень нравились подобныя піесы, которыми не брезрали и лучшіе писатели. Диклопь Эврипнда единственная до нась дошедшая піеса въ этомь родѣ и могущая намь дать понятіе о томь, о чемь говорить Горацій.

Ст. 222. "Тажелыя шутки" естественное прибъжище писателя, разчитывающаго на сочувствіе пьяной и буйной публики.

Ст. 225. Допуская даже драму съ сатирами, Горацій увъщеваетъ избъгать двоякой крайности: чтобы величественное трагическое ищо не заговорило вдругъ низвимъ языкомъ подваловъ, этихъ гиззвилищъ грязнаго разврата, или не пустилось въ безвоздушное пространство резонерскаго пустословія.

Такъ держаться и такъ примъшивать къ важному шутки,

Чтобъ какой либо Богъ, иль герой, что недавно на сцену

Въ Царственно - золотой и пурпурной являлся одеждъ,

Низкою ръчью вдругъ не спустился до темныхъ подваловъ,

230 Иль возносясь подъ землей, не ловилъ облаковъ по пустому.

Легкихъ стиховъ болтовня трагедіи мало прилична. Какъ въ хороводъ по приказу гражданкъ на праздникъ идущей

Должно застънчиво ей выступать, межъ задорныхъ Сатировъ.

Будь писателемъ я Сатировъ, Пизоны! не сталъ бы <sup>235</sup> Я держаться однихъ только будничныхъ словъ и названій.

Ст. 231. Если трагедія и допустила въ себѣ элементь легкомысленныхь и задорныхъ сатировъ, то она все-таки не должна забывать своего достоинства. Мысль эту Горацій объясняеть предестнымъ сравненіемъ съ римскою матроной, которая даже будучи вынуждена приказаніемъ первосвященника вступить въ хороводъ (въ честь извъстнаго празднества напримъръ матери боговъ—Цибелы) будетъ сохранять достоинство движеній, въ отличіе отъ распущенныхъ танцовщицъ.

Ста. 234. Становясь на мъсто драматическаго писателя, Горацій указываеть Пизонамъ на необходимость строжайшаго вниманія кътону, до мельчайших подробностей.

И не настолько бъ старался трагическій сбросить оттънокъ,

Чтобъ различіе не было Давъ говорить ли и пройда Пифія, что на цълый талантъ надула Симона, Или Силенъ—прислужникъ и стражъ взлелъявшій бога.

<sup>240</sup> Общій предметь бы восп**ъ**ль я, чтобъ каждый считаль себя въ силахъ

Тоже исполнить, но долго потълъ бы трудясь понапрасну

Тожъ предпринявъ. Таково то значенье, порядка и строя,

Вотъ до какого почета доходитъ предметъ еже дневный!

Ст. 237. Силень такой-же слуга какъ и комическій Давь и нахальная служанка Пифія, обманувшая своего господина, но онъ не можетъ говорить съ ними однимъ языкомъ, ибо не должно забывать, что онъ божественный прислужникъ Вакха.

Ств. 240. Въ томъ-то и состоитъ величайшая задача и тайна искусства, чтобы посредствомъ сочетаній отдѣльныхъ частей отыскать совершенство въ предметѣ, который своею простотою казался бы доступнымъ каждому. Но именно эта простота и составляетъ вѣчный камень преткновенія для непосвященныхъ.

Ст. 244. Лъсные фавны или сатиры должны помнить, что безыскусственность яхъ мало имъеть общаго съ испорченною нравственностью городской черни и что имъ также не пристало любезничанье дурнаго тона, какъ и сквернословіе, не пріятное людямъ хорошаго общества.

Ст. 251. Торопливый ямбическій (v—) ритмъ быль причиной того, что Греки считали ямбическія стопы попарно въ шести-стоп-

Фавнамъ пришедшимъ изъ лъсу, по моему должно страшиться

245 Сходства съ чернью живущей на перекресткахъ и рынкахъ:

Не болтать, молодясь, стиховъ слишкомъ приторно-нъжныхъ,

Такъ же не раздражаться словами грязныхъ ругательствъ;

Этимъ тотъ, у кого состоянье, и предки, и конь есть Оскорбится, и онъ, за то, чёмъ любитель гороху, Да каленыхъ орёховъ плёненъ,—не вёнчаетъ по-

За короткимъ слогомъ долгій ямбомъ зовется, — Выстрые стопы: поэтому былъ даже названъ триметромъ

Тотъ ямбическій стихъ, въ которомъ шесть слышно ударовъ.

Прежде равенъ вездъ онъ шелъ до конца, но недавно,

чтобы медлительнъй съ большимъ достоинствомъ слуха касаться,

номъ стихѣ (senarius) и называли его: То́є́цэтрос. Горацій или преднамѣренно ошибается или имѣетъ въ виду только римскихъ писателей, относя къ позднѣйшимъ временамъ употребленіе спондеевъ (— —) на нечетныхъ стопахъ драматическаго триметра. Далѣе онъ нападаетъ на римскихъ писателей Акція и Эннія за ихъ небрежную отдѣлку стиховъ, допускавшихъ спондеи даже на четныхъ стопахъ: второй и четвертой.

Далъ снисходительно онъ и любезно, стойкимъ спондеямъ

Отчій пріють у себя; но быль не настолько любезень.

Чтобъ поступиться вторымъ иль четвертымъ мѣстомъ. И тутъ онъ

Въ благородныхъ триметрахъ у Акція слышенъ и Энній

260 Въ тяжеловъсныхъ стихахъ, на сцену къ намъ брошенныхъ, тъмъ же

Недостаткомъ успълъ заслужить обвиненье въ безпечной

Быстрой работъ, иль даже въ незнани правилъ искусства.

Не благозвучность стиховъ разобрать въ состояньи не всякій,

И снисхожденье дается излишнее Римскимъ по-

<sup>265</sup> Стану-ль по этой причинъ писать я неряшливо? или

Ст. 263. Сделавъ справедливое замечание на счетъ трудности критики, даже въ такомъ внешнемъ деле какъ стихосложение, Горацій укоряетъ современную публику въ излишней снисходительности къ римскимъ драматургамъ, прибавляя, что ни первое ни второе обстоятельство не могутъ служить поводомъ къ неряшливой небрежности для истиннаго художника. Высокими образцами вкуса для публики и поэтовъ Горацій выставляетъ Грековъ.

Ст. 270. Возвращаясь отъ Грековъ въ соотечественникамъ, Горацій какъ бы отъ вмени ихъ спрашиваеть: "почему же прежнія

Буду, спокоенъ вполнъ, ожидать снисхожденья, хотя бы

Вст увидали ошибки мои? Избъжавъ осужденья Я не стяжалъ бы похвалъ. Старайтесь денно и нощно,

Не выпуская изъ рукъ, изучать созданія Грековъ.

270 Прадёды наши однакожъ въ стихахъ у Плавта
хвалили

Соль и пъвучесть: дъйствительно то и другое хва-

По снисхожденью, чтобы не сказать по глупо-

Я какъ и вы различаемъ забавную шутку отъ грубой;

Также правильный стихъ и по пальцамъ сочтешь и услышишь.

<sup>275</sup> Изобрътателемъ пъсенъ безвъстной, трагической музы

поколенія восхищались Плавтомъ, имеющимъ всё недостатки, противъ которыхъ восстаеть Горацій?" и самъ же отвечаеть "по глупости". Здёсь не место разбирать, въ какой мере справедливъ Горацій къ Плавту.

Ст. 275. Оеспись (при Пизистрать) является здъсь представителемъ драматическаго искусства. Указаніе на эти тельги встрычается только у Горація, въроятно приписавшаго Оеспису то, что бывало въ Аннахъ на древнихъ празднествахъ Діонисія—Хояхъ (о́т Хо́зъ), во время которыхъ разъвзжали на тельгахъ и насмъхались надъ встрычными. Къ этомъ шутникамъ относится (по свидътельству схоліаста къ Арист. облакамъ) и пачканье лицъ дрожжами. Оеспись напротивъ того употреблялъ бёлила и наконецъ полотняныя маски.

Былъ говорять, **Өесписъ**, возившій театръ на телъгахъ,

На которомъ играли, раскрасивъ лица дрожжами. Послъ него Эсхилъ епанчу и приличныя маски Выдумалъ,—и сцену устроивъ на средственныхъ брусьяхъ,

280 Первый ввель и ръчей возвышенный строй и котурны.

Вслъдъ затъмъ комедія древняя съ громкимъ ус-

Вышла на свътъ; но свободу свою довела до за-

Крайности, вызвавшей строгость закона. Законъ состоялся

И утратя возможность вредить, хоръ смолкнулъ постыдно

<sup>285</sup> Въ каждомъ изъ этихъ родовъ, пытались и наши поэты

Эпитеть: ,,средственныя—брусья указываеть на небольшіе разм'ьры эсхиловой сцены.

Ст. 281. За Эсхиломъ явилась, во времена Перикла, старая комедія, но, сдѣлавшись цинически-нахальной (Аристофанъ), была запрещена закономъ. Въ появившейся за тѣмъ средней комедіи писателямъ нозволялось только острить надъ собою и товарищами по искусству. Въ новой комедіи временъ Александра Великаго (въ которой отличались Менандръ и Филемонъ) уже нельзя было никого называть по имени и только дозволено было смѣяться надъ общими медостатками. Тутъ же исчезъ и хоръ, съ пѣніемъ и пляской на сценѣ.

Ст. 288. Претекста, верхняя одежда высшихъ сановниковъ,

И не мало явили заслугъ, осмълясь съ тропинки Грековъ сойдти и воспъть домашнія наши явленья Кто подъ важной претекстой, а кто подъ гражданскою тогой.

Върно Лаціумъ былъ бы не болъе доблестью славенъ

290 И оружіемъ мощенъ, чъмъ словомъ, еслибъ поэтовъ Нашихъ такъ не пугалъ долговременный трудъ и подпилокъ.

Вы же потомки Помпилія! пъснь отвергайте, которой

Не подвергали помаркамъ, усидчиво, долгое время И съ прилежаньемъ разъ десять подъ ноготокъ не лощили.

295 Ради того, что искусство считаль Демокрить безпомощнымъ,

Предъ вдохновеньемъ, и гналъ съ Геликона трезвыхъ поэтовъ,

Много явилось такихъ, что ногтей не стригутъ и не бръютъ

окаймленная пурпуромъ, здёсь представительница геропческой трагедін, въ противоположность гражданской том, представительницѣ комедін.

Ст. 291. Выраженія указывающія на перво-образъ литейщика, тщательно сглаживающаго подпилкомъ первоначальныя тероховатости работы.

Ст. 292. Пизоны. См. вступленіе.

Ст. 294. Выражение взятое отъ приема ваятеля, пробующаго ногтемъ на спаяхъ, довольно ли гладко одна часть соединена съ другой? Ст. 295. Лемокритъ учитъ, что талантъ, врожденная сила, небес-

Бороды, въ пустыню стремятся и въ баню не хо-

Онъ увъренъ добиться славы и званья поэта всли своей головы, которой и три Антикиры Не исцълять, не ввъряль брадобръю Лицину. О горе

Мић! что я ежегодно весной очищаюсь отъ желчи. Лучше меня никто бы стиховъ не писалъ. —Да не стоитъ

ный даръ гораздо предпочтительные (блаженные) простаго искусства и несчастнаго въ немъ упражненія; что безъ ніжотораго рода безумія т.-е. выспренняго полета воображенія (таково же мніжніе Платона) никто не можеть быть истиннымъ поэтомъ. (Хоть бы наши критиканы сообразили: кто это говорить?). Многіе изъ современныхъ Горацію риемачей, о которыхъ онъ здісь говорить двоякимъ образомъ, злоупотребляли воззрініе Демокрита, вообразивъ возможность заміжнить отсутствіе порывистаго таланта внутреннею и внішнею растрепанностію.

Ст 300. Антикира имя двухъ городовъ, одного въ Өессалін, другаго въ Фокидъ, славившихся произраставшею въ ихъ окрестностяхъ бълою) чемерицей (Helleborus), которою льчили отъ сумашествія Бездарный риемачь воображаетъ себя поэтомъ потому только, что запустиль длинные волосы на головъ, до того безумной, что ея не излъчитъ и тройной пріемъ чемерки.

Ст. 301. Лицинъ, вольноотпущенный брадобръй Цезаря, прославившийся богатствомъ и заслуживший во время гражданскихъ войнъ, враждой къ Помпею, звание сенатора. Надо однакоже предполагать, что упоминаемый здъсь Лицинъ только соименникъ перваго.

Ст. 302. Иронически примъняя систему геніальнаго неряшества къ себъ, Горацій какъ бы спохватывается, сколько геніальности утратили его стихи отъ принятаго имъ обычая приводить въ порядокъ свой организмъ весною пріемами очистительнаго. Думать объ этомъ. И такъ уподоблюсь бруску, что пригоденъ

Только жельзо точить, а самъ ничего не разръжеть. Всякому, самъ ничего не писавши, указывать стану Гдъ содержанья искать, въ чемъ пища и сила поэта, Что прилично, что нътъ; гдъ доблесть и гдъ заблужденье.

Правильно хочешь писать,—старайся правильно мыслить;

310 Это дъло тебъ уяснитъ Сократова школа, А за предметомъ обдуманнымъ ръчи послъдуютъ сами.

Кто позналь, чъмъ отечеству онъ обязанъ, чъмъ другу,

Какъ подобаетъ любить отца, какъ брата и гостя, Въ чемъ призванье сената, въ чемъ дъло судьи, въ чемъ задача

<sup>315</sup> Полководца въ походъ идущаго,—тотъ безъ сомнънья

Ст. 305. Дълаясь, въ силу своей задачи, временнымъ критикомъ, Горацій не можетъ воздержаться, чтобы не подтрунить надъ этимъ ремесломъ.

Ст. 309. Чтобы здраво писать, надо прежде всего здраво смотреть на вещи, и для этого Горацій сов'туеть изучать практическую философію Сократовой школы. Произведенія этихъ философовъ, писанныя въ формѣ діалоговъ, могутъ служить образцами не только здравомыслія, но и драматическаго искусства въ обрисовкѣ личностей.

Ст. 319-322. Мы прешли бы молчаніемъ эти стихи, еслибы сло-

нимъ сама.

Каждой роли придать соотвътственный образъ съумъеть.

Н подражателю умному далъ бы совъть, обратиться Къ нравамъ и жизни и въ нихъ почерпать выраженья живыя.

Часто мъстами красивая, върная въ очеркахънравовъ,

320 Но лишенная граціи вещь, безъ искусства и силы, Больше пліняеть народь и лучше его привлекаеть, Чімь пустые стихи, съ громозвучною ихъ болтовнею.

что искали одной славы, не помышляя опользѣ, которая пришла къ

во: "часто" (interdum), которымъ они начинаются, въ связи съ последующимъ не представляли повода предположить, что Горацій говорить если не безсимскицу, то плоскость. Что же въ самомъ дъль удивительнаго, что болтовня пустыхъ стиховъ "часто" меньше нравится произведеній, имфющихъ безспорныя достоинства? Не часто" а всегда. Но взявъ въ соображение, что Горацій везді летить, сознавая, что поэзія, лишь только остановится-проваливается въ прозу, мы найдемъ въ этихъ стихахъ указанія тончайшаго художника. Вотъ ихъ смыслъ: пустозвучные стихи не имъютъ никакогозначенія, но часто вниманіе публики увлечено драматическимъ произведеніемъ, имъющимъ только внъшніе признаки истинно-художественной вещи. Грація и красота не чувствуются въ целомъ, не властвують имъ, а проступають местами, какъ бы пятнами, и художникъ не понимая этого первъйшаго требованія искусства воображаеть что сделаль все, достигнувъ дагеротипической верности нравовъ. Какъ не сказать и туть, что Горацій словно метить этимъ камнемъ въ огородъ нашей, такъ-называемой, натуральной школы-Ст. 323. Греки такъ высоко стояли въ искусстве только потому.

Грекамъ творческій духъ, Грекамъ муза судила Дать округленную ръчь за стремленье ихъ въчное къ славъ.

323 Римскіе мальчики учатся въ длинныхъ своихъ
вычисленьяхъ

Ассъ распладывать на сто частей. Сынишка Альбина

Пусть сочтеть: "коль одну двънадцатую мы отымемъ Отъ пяти двънадцатыхъ, многоль въ остаткъ?— треть."—Славно!

Будешь богатъ.—А прибавь одну двънадцатыхъ, много-ль

330 Станетъ? Полъ — асса. Когда подобная алчность стяжанья

направленіи воспитанія, ожидать песнопеній, достойных сохра-

Ст. 325. Какую противуположность съ этимъ высокимъ строемъ жизни представляеть плебейски-утилитарное воспитание римскаго юношества! Употребительнейшая римская монета ассъ была первоначально фунтовою мёдною пластинкою, заключавшею двенадцать унцій. Шестая часть Асса называлась: (Sextans) и содержала въ себь два унца. Во второй пуннической войнъ стали чеканить ассы только въ унцъ, а по окончаніи этихъ войнъ только въ полъ-унца вѣсомъ: (semi-unciales). Такимъ образомъ отношение первоначальнаго асса въ последующимъ стало=1:24, части асса, вавъ веса и монеты были; sextans въ 2 унца; triens-треть; quadrans-четверть; Semissis—полъ-асса. Преувеличенно говоря о раздробленіи асса на 100 частей, Горацій указываеть на мельчайшіе разсчеты съ дробями. Удивительно въ ответахъ сына менялы Альбина не то, что онъ, подобно другимъ мальчивамъ, разръщаетъ задачи, но что онъ мгновенно находить соответственныя техническія выраженія: tries, semis. Ст. 330. Возможно ли при подобномъ тривіально-утилитарномъ

Въблась въ души, возможно ли ждать пъспопъній, достойныхъ

Въ маслъ кедровомъ лежать, хранись въ кипарисной шкатулкъ?

Доставлять наслажденье иль пользу желають поэты, Иль воспъвать заодно отрадное въ жизни съ полезнымъ.

835 Если чему наставляешь, будь кратокъ, чтобъ скорое слово

Въ свъжей душъ принялось и въ ней сохранялося върно.

-Все излишнее выльется изъ переполненной груди. Вымыслъ, желающій нравиться, долженъ правдъ быть близокъ,

И, не требуя въры всему,—не таскать изъ утробы за Ламіи съъденныхъ ею дътей невредимо живыми.

няться для потомковъ въ рукописяхъ, которыя въ ограждение отъ моли напитывались кедровымъ масломъ или укладывались въ кипарисныя шкатулки?

Ст. 333. Подъ именемъ "пользы" Горацій преимущественно разум'ьеть тіз общія, высоконравственныя изреченія, которыми блистала древняя драма и которыя были только слідствіємъ ея высокаго строя и внутренняго богатства, а ни какъ не цілью. (Тоже у Шекспира).

Ст. 337. "Изъ переполненной груди" слушателя.

Ст. 340. Ламія была у древнихъ нѣчто въ родѣ бабы-яги, и глотала непослушныхъ дѣтей. Вѣроятно сочинитель вакого-нибудь фарса дозволилъ себѣ неприличную и несообразную сцену, въ которой съѣденный Ламіей ребенокъ снова вытаскивается живымъ изъ ея утробы.

Кругъ почтенныхъ людей, отвергаетъ безплодныя сцены.

Юный всадникъ не слушаетъ тъхъ, гдъ есть по-

Всъ голоса за того, кто слилъ наслаждение съ пользой,

Кто занимая читателя тутъ-же его наставляетъ.

848 Книга такая дастъ Созіямъ денегъ, уйдетъ черезъ
море

И на долгіе въки прославить имя поэта. Есть однако ошибки, которымъ прощать мы готовы; Въдь не всегда и струна послушна желанью и паль-

Звука низкаго ждешь, а она забираеть повыше.

350 Да и лукъ не всегда попадаеть туда, куда мътиль.

Ст. 343. Вошелъ въ пословицу.

Ст. 345. Такое сочинение принесеть барышъ книгопродавцамъ (Созіямъ), распространится по заморскимъ провинціямъ и обезсмертить поэта.

Ст. 347. Мысль о погрешимости человеческой Горацій разъясняеть примерами искуснаго китареда или стрелка, но тотчась же спетиить оговориться, что китаредь, вечно ошибающійся, напоминаеть несчастнаго Херила, про котораго схоліасть разказываеть следующее: "Хериль, носпевая деянія Александра, написаль только семь порядочныхь стиховь; говорять будто Александрь сказаль ему, что предпочель бы быть Өпрситомъ Гомера, чёмь его Ахилломъ. Когда Александрь уговорился съ нимь, чтобы онь, за каждый хорошій стихь получаль по золотому, а за дурной по удару кулакомь, то онь вслёдствіе множества дурныхъ стиховъ быль до смерти забить клауками.

Если большая часть творенья блестяща, къ чему миж Малыхъ пятенъ искать, небрежностью только разлитыхъ

Иль неизбъжныхъ въ природъ людской? Къ чему же мы сводимъ?

Какъ виноватъ перепищикъ, который не разъ исправляетъ,

Въ ту же впадаетъ прогръшность, какъ китаредъ намъ забавенъ,

Въчно на той же струнъ берущій туже ошибку, Такъ всегда неисправный по моему сходенъ съ Хериломъ,

У котораго двъ, три красы только смъхъ возбуждаютъ.

Мнъ досадно не меньше, когда и Гомеръ позадремлетъ.

360 Но сочиненье огромное вправъ склонять и къ дремотъ.

Стихотворенье подобно картинъ: чъмъ ближе къ иной ты

Тъмъ она нравится больше; другая же издали лучше.

Ст. 359. Длинноты скучны и у безукоризненнаго 1'омера котораго оправдываетъ громадность его труда.

Старшій изъ молодыхъ Пизоновъ.

Ст. 371. Посредственный ораторъ никогда не сдѣлается Мессалой. М. Валерій Мессала Корвинъ, покровитель Тибулла, блиставшій краснорѣчіемъ; а посредственный законовѣдъ не будетъ Авломъ Касцелліемъ (уже въ 712 году славнымъ юристомъ); но этого отъ нихъ никто и не требуетъ.

Этой выгодна тънь, а эта при свътъ показнъй, И не боится она знатока испытающихъ взоровъ; Та понравится разъ, а эта понравится десять. Даромъ, что голосъ отца тебя, о старшій изъ братьевъ!

Къ правдъ ведетъ, да и самъ ты все видишъ, старайся припомнить

Что я скажу: въ иныхъ вещахъ посредственно сноснымъ

Быть допускается.—Ежели законовъдъ или стряпчій Изъ посредственныхъ даромъ слова не можетъ сравниться

Съ Мессалой, а богатствомъ познанія съ Касцел-

Все же онъ цъну имъетъ: —посредственнымъ быть стихотворцу,

Не позволяють ни люди, ни боги, ни даже колонны. Какъ за пріятной трапезой симфонія въ полномъ разладъ,

375 Макъ на Сардинскомъ меду и старый елей безуханный,

Только бъсять, затъмъ, что безъ нихъ бы могъ ужинъ продлиться,

*Ст.* 373. Колонны, на которыхъ вывъшивались объявленія книго продавцевъ.

Ст. 383. Можетъ служить подтверждениемъ уже высказанной нами мысли, что въ Римъ на сочинительство порывались люди хорошаго общества.

Такъ и стихи, сочиненные съ цълью доставить пріятность,

Чуть не дошли до высокаго, въ низкое тотчасъ впадаютъ.

Кто не искусенъ на игры, не тронетъ на Марсовомъ полъ

380 Ни лапты, ни мяча, ни диска, чтобы густыя Зрителей ствны не подняли вдругь справедливаго смъха.

Но стихи неумълый дерзаетъ писать. Отчего же И не писать? Онъ свободный,—хорошаго дома и всадникъ

Даже по цензу, а въ частной жизни вполнъ безупреченъ.

385 Ты ничего ни свершишь и не скажещь безъ воли Минервы,

Въ этомъ порукой твой разумъ и вкусъ. Но если ръшишься

Что написать, то Меція слухъ избери ты судьею, Да къ отцу обратись и ко мит; літъ на девять спрячь ты

Ст. 387. Спурій Мецій Тарпа, одинь изъ первыхъ художественныхъ судей Рима, быль, по словамъ схоліастовь, въ продолженіе почти полувіка однимъ изъ пяти коммиссаровъ критнковъ, безъ предварительнаго одобренія которыхъ, драматическое произведеніе не могло появляться на театръ. Засъданія этой коммиссіп происходили въ храмъ Аполлона.

Что написаль: пока не издашь— передълывать ловко.

зэо A всенародно заявленныхъ словъ нич**ъм**ъ не воро-

Въстникъ священный боговъ, — Орфей обитателямъ дебрей

Отвращенье внушиль къ убійствамъ и мерзостной пищъ.

Вотъ почему говорятъ, что львовъ укрощалъ онъ и тигровъ.

И Амфіонъ, говорятъ, Оиванскихъ стънъ основатель

<sup>895</sup> Звуками лиры каменья сдвигаль и сладостнымъ даромъ

Ст. 391. Орфей, вводя между Оракійскими троглодитами начала гражданственности, внушилъ имъ отвращение къ употреблению въ пищу убитыхъ враговъ.

Ст. 394. Амфіонъ, съ братомъ близнецомъ Детомъ (Дтдоъ), сынъ Зевеса и Антіоны. Детъ остался настыремъ и охотникомъ, а Амфіонъ звуками лиры сдёлался строителемъ Оивскихъ стёнъ. Въ этомъ многознаменательномъ мѣстѣ письма, Горацій, очеркивая догомерическое проявленіе поэзіи, ясно указываетъ на высокое значеніе, которое придавали древніе этому вѣчному элементу человѣческаго духа, до того родственному элементу религіозному, что отъ Орфея до Лютера, люди какъ только начнутъ молиться и возвышаться духомъ, — начинають пѣть, и наоборотъ. Дѣйствительно, нужна почти не человѣческая грубость и тупость, чтобы послѣ всего этого отвергать благотворное дѣйствіе искусства, или прінскивать ему еще какой то внѣшней полезнос ти. Лучшія проявленія духа до того въ корнѣ своемъ срослись съ поэтическимъ восторгомъ, что все это вывело людей изъ троглодитовъ, въ состояніе гражданскаго

Ихъ размъщалъ какъ хотълъ. Въ томъ мудрость у нихъ состояла, Чтобъ разграничивши общее съ честнымъ мірь

Чтобъ разграничивши общее съ частнымъ, мірское съ священнымъ,

Воспретить переметную похоть, права дать супругамъ,

Созидать города и на деревъ ръзать законы.

100. Такъ имена и почетъ божественныхъ въщихъ и

пъсенъ Возникали. За ними великій Гомеръ появился, И стихами Тиртей возбуждалъ на Ареевы битвы

Души мужей; въ стихахъ въщалъ предсказанья

оракулъ,

общества, какъ то: религія, гражданскіе законы, соціальныя отношенія, политическое устройство, науки и т. д., у всіхъ первобытныхъ народовъ выражались въ поэтической формъ стихами, и поэтысъятели всёхъ этихъ благъ причислены къ лику боговъ.

Ст. 397. Вся ихъ мудрость и заслуга состояли въ томъ, что они сумъли: "Publica privatis secernere" отдълить общее дсстояніе отъ частной собственности, мірское, гражданское отъ священнаго, церковнаго; воспретить "concubitus vagus" переметную похоть, антигражданственный и антисемейный этотъ элементь встръчающійся только между животными, не ведущими семейной жизни. Гдъ есть гнъздо и воспитаніе дътей, тамъ непремънно пара, отличающаяся замъчательнымъ инстинктомъ взаимной привязанности. Созидатели гражданскихъ обществъ не ограничились указаніемъ на такую силу вещей, а опредълили взаимныя обязанности и права супруговъ. Не зная еще металлическихъ досокъ, они ръзали буквы на деревянныхъ.

Ст. 402. Тиртей, возбуждавшій во время мессинских войнъ въ Спартанцах мужество и единодушіе.

Жизнь наставлялась на истинный путь. Піериды 405 Къ милостямъ царскимъ вели и сцена, открыта какъ отдыхъ

Отъ долгодневныхъ трудовъ. И такъ не подумай стыдиться

Музы владычицы лиры и съ нею пъвца Аполлона. Лучшую пъснь создаетъ ли природа, или искусство? Вотъ вопросъ. Но не вижу я, что безъ талантливой жилы

410 Въ силахъ наука создать или даже талантъ безъ искусства?

Оба взывая другь къ другу, вступають въ союзъ полюбовный.

Кто готовится первымъ къ мечтъ прибъжать вожделънной,

Тяжести съ дътства носилъ, потълъ, холодалъ и работалъ,

Ни любострастья не зналъ ни вина; кто Флейтъ Пиеійской

418 Преданъ,—сначала учился и былъ предъ наставникомъ въ страхъ

Ст. 408. Поставивъ вопросъ такимъ опредълительнымъ образомъ, Горацій положительно отвічаеть, что врожденная жила (vena) таланта, на столько же нуждается въ наукі какъ и послідняя въ первой, відь такова участь всіхъ человіческихъ діятельностей, изъ которыхъ Горацій для приміра выбираеть дві, боліе подходящія къ поэзіп тімъ, что подобно ей не иміють другой ціли кромі славы.

Ст. 412. Желающій на олимпійскомъ бъгъ быть побъдителемъ, съ отрочества готовится въ этому тълесными упражненіями и діэтой.

Ст. 415. Равнымъ образомъ, желающій состязаться въ пъснопъ-

Нынъ довольно сказать: "я дивныя пъсни слагаю Пусть на отсталыхъ парша нападаетъ, стыжусъ . быть послъднимъ"

Или сознаться въ незнаньи того, чему не учился". Какъ хвалитель товаровъ толпу зазываетъ къ покупкъ

<sup>420</sup> Такъ привлекаеть къ себъ льстецовъ поэтъ тороватый,

Если богать онъ полями и отданнымъ въ ростъ капиталомъ.

Впрочемъ, коть будь онъ способенъ со вкусомъ давать угощенья,

Быть порукой за бъднаго, иль изъ судебнаго дъла Выручить, я бъ изумился, когда бъ подобный счастливецъ

<sup>425</sup> Быль отличить въ состояны истыхъ друзей отъ притворныхъ.

ніи въ честь Аполлона Пивійскаго учится, состоя въ послушаніи у наставника.

Ст. 416. Не достаточно въ напыщенной самонадѣянности восклицать: "я дивный поэть" и щеголяя мужиковато тривіальными выраженіями, въ родѣ пожеланія: "парши" всѣмъ отсталымъ, комически сознаваться, что, не имѣя на то ни малѣйшаго права, стыдишься быть послѣднимъ, или показать незнаніе въ томъ "чему не учился". Такія смѣшныя претензіи, не произведя никогда двухъ художественныхъ стиховъ, были только вѣчнымъ источникомъ всяческаго безобразія.

Ст. 419. Такое напыщенное самолюбіе еще болье раздувають въ богатомъ поэть клюбосоль разные приклебатели и искатели выгодъ. Богатаго поэта, въ этомъ случав, Горацій сравниваеть съ (praeco) зазывателемъ въ купеческую лавку. (Какъ не остановиться и на этомъ сходствь съ нашею жизнію)!

Если кому что даришь, иль что подарить замышляешь,

То стиховъ ты ему своихъ не читай въ эту пору; Съ радости онъ закричитъ: "отлично! прекрасно! предестно"!

Даже вдругъ побладнавши, изъ дружескихъ глазъ онъ уронитъ

430 Слезы и вскочить въ восторгъ – и въ землю затопчетъ ногами.

Какъ нанятыя рыдать надъ усопшимъ, едвали не больше

И говорять и мятутся—самихъдушевно скорбящихъ, Такъ насмъщникъ дъйствительно больше хвалителя тронутъ.

У богачей есть обычай множествомъ мучить бокаловъ,

485 Какъ бы пытая виномъ человъка, съ желаньемъ извъдать

Дружбы достоинъ лионъ. Ужь если стихи сочиняещь, То опасайся похвалъ, прикрытыхъ лисьею шкурой. Если читали стихи Квинтилію— другъ говорилъ онъ,

Ст. 425. Какъ бы ни быль такой цоэть Амфитріонь, вліятелень и ловокъ, едвали удастся ему отличить у себя истиннаго друга отъ льстепа.

Ст. 434. Обычай заставлять гостей черезъ силу пить вино, который Горацій въ шутку называеть пыткою, устрояемою для отысканія истинной дружбы, скорте ведеть къ противоположнымъ результатамъ, напоминающимъ басню о воронт и лисицт.

Ст. 438. Въ противоположность льстецамъ, Горацій припоминаетъ

"Это и это исправь", — а сталъ говорить, что не можешь

410 Хоть два, три раза пробоваль,—"такъ зачеркни" онъ сказалъ бы,—

"Чтобы на наковальнъ не оглаженной стихъ передълать"

Если же ты отстоять а не справить ошибку старался,

То уже болъе онъ не тратилъ ръчей по пустому, Предоставляя тебъ, въ одиночку любить твое чадо.

415 Честный и умный судья неудачныхъ стиховъ не пріемлеть,

Жесткого не допускаеть, взъерошенный стихь отмъчаеть

Мрачной чертой, уръзаетъ прикрасы, внушенныя чванствомъ;

Исности темнымъ стихамъ заставить придать, не допуститъ

Ръчи двусмысленной; что подлежитъ передълкъ отмътитъ,

450 Словомъ онъ Аристархъ—и не скажетъ: "за что я обижу

какъ тонкаго и не подкупнаго критика, бывшаго друга своего Квинтилія Вара, котораго смерть онъ оплакаль (въ Од. 1. 24).

Ст. 450. Какъ Херилъ выставленъ Гораціенъ, представителемъ несчастныхъ стихокропателей, такъ въ глазахъ его идеаломъ критики является *Аристархъ*, извъстный александрійскій исправитель текста Гомеровыхъ поэмъ.

Друга такою бездёлкой? А эти бездёлки доводять До бёды, если разъ осмёнли и приняли плохо Какъ отъ страдающаго чесоткой или желтухой Иль бёсноватого или отъ жертвы гнёвной Діаны—Всякій разумный бёжитъ и страшится безумца поэта.

А мальчишки, гоняясь за нимъ, его безпокоють. Если жь, превыспренними стихами рыгая, сорвется Онъ, какъ пной птицеловъ на дрозда заглядъвшійся,—въ яму

Или колодецъ, — и станетъ протяжно вопить: — "помогите.

<sup>166</sup> Добрые граждане! "пусть никто не бъжитъ на подмогу.

Если же бросится кто помогать, опуская веревку. То я скажу: "какъ знать быть можеть спрыгнуль онъ нарочно

И не желаетъ спастисъ"? — И кстати припомню погибель

Ст. 451. Издишняя снисходительность друзей ведеть ніесу къ наденію на театръ, а самаго писателя ко всеобщему осмъннію. Всъ бъгутъ отъ него, какъ отъ зараженнаго прилипчивою или стращномбользнію; жертвы гитвной діаны (iracunda diana) лунатика.

Ст. 457. Желая представить болѣзненное (не здравое) и не произвольное состояніе экзальтированнаго поэта, декламирующаго про себя, Горацій говорить, что онъ "рикаєть" стихами. Если безумецъ при этомъ упадеть въ яму, какъ птицеловъ засмотрѣвшійся на дрозда, или какъ нашъ Метафиликъ Хемницера, то Горацій совѣтуетъ не выручать его, злобно утверждая, что не должно стѣснять поэтическихъ вольностей.

Сицилійца— пъвца. Когда за безсмертнаго бога Признаннымъ быть захотълъ Эмпедовлъ—спокойно спрыгнулъ онъ,

Въ пламень Этны. Такъ пусть погибать будутъ въ правъ поэты!

Кто спасаетъ насильственно, — сходенъ поступкомъ съ убійцей.

Не послъдній онъ такъ поступиль, хотя и спасенный

Овъ человъкомъ не станетъ и громкую смерть не разлюбитъ.

476 Не довольно понятно, чего онъ стихи все кропаеть? Не опоганиль ли праха отца онъ, иль мѣста святаго Не оскверниль ли нечестьемъ? Но явный безумецъ, онъ словно

Разломавшій ръшотку медвъдь, убъжавшій изъ клэтки,

Ст. 465. Эмпедоказ изъ Агригента въ Сициліи (въ половинѣ IV въка до Р. Х.) государственный мужъ, философъ и поэтъ, проповъдывавшій переселеніе душъ, тъмъ саммиъ подалъ въроятно поводъкъ дошедшему до насъ анекдоту о его кончинѣ, согласно которому онъ, ища безсмертія и новой метаморфозы, бросился въ жерло Этны-Мало заботясь о достовърности преданія, Горацій пользуется имъ, чтобы выставить ненасытное самолюбіе, не останавливающееся ни передъ чъмъ, ни даже передъ смертію, лишь бы она была громка в общензвъстна.

Ст. 470. Горацій пронически спрашиваеть о причинь такого болівненнаго стихокропанія.

Ст. 471. Опоганить (такъ перевели мы глаголъ mingere) прахъ умершаго считалось великимъ преступленіемъ, тѣмъ болѣе прахъ

Чтеньемъ ужасныхъ стиховъ и невъждъ и ученыхъ пугаетъ.

475 Если поймаетъ кого,—до смерти его зачитаетъ, Не отстанетъ какъ пьявка, пока не наполнится кровью.

отца. Мъсто пораженное молніей считалось священнымъ, и боги карали безуміемъ сего осквернителя.

•

# дополнение.

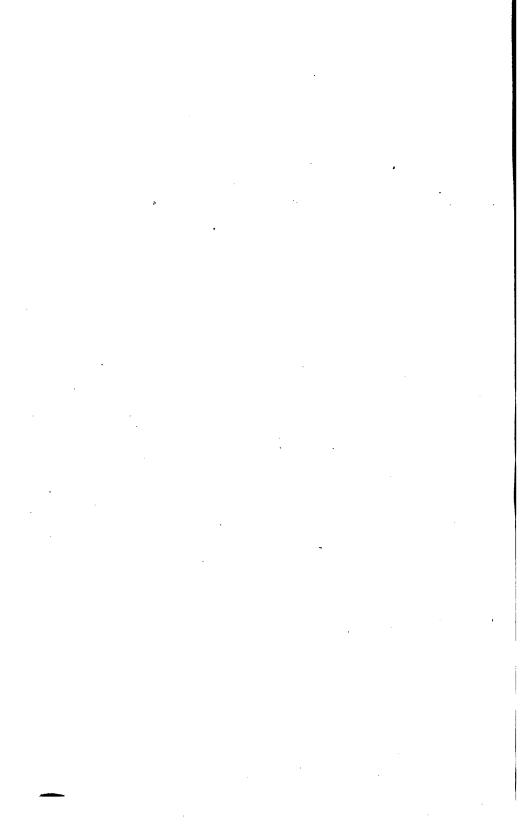

I.

## зевсъ.

Шумъ и гамъ,—хохочутъ дѣвы, Въ мѣдь колотятъ музыканты, Подъ визгливые напѣвы Скачутъ, пляшутъ корибанты.

Въ кипарисной рощъ Крита Вновь заплакалъ мальчикъ Реи, Потянулъ къ себъ сердито Онъ сосцы у Амальтеи.

Юный богъ ужь ненавидитъ, Эти крики местью дышатъ, Но земля его не видитъ, Небеса его не слышатъ. II.

Сны и тъни-Сновидънья, Въ сумракъ трепетно манящія, Всъ ступени Усыпленья Легкимъ роемъ преходящія, Не мъшайте Мвъ спускаться Къ переходу сокровенному, Дайте, дайте Мнъ умчаться Съ вами къ свъту отдаленному. Только минемъ Сумракъ свода, Тъни станемъ мы прозрачныя, И покинемъ Тамъ у входа Покрывала наши мрачныя.

#### 111.

# КЪ СИКСТИНСКОЙ МАДОННЪ.

Вотъ Сынъ ея,—онъ тайна lеговы,— Лелъемъ дъвы чистыми руками. У ногъ ея земля подъ облаками, На воздухъ нетлънные покровы.

И преклонясь съ Варварою готовы Молиться ей мы на колъняхъ сами, Или какъ Сикстъ блаженными очами Встръчать того, кто рабства свергъ оковы.

Какъ ангеловъ, младенцевъ окрыленныхъ, Узришь и насъ, о дъва! не смущенныхъ: Здъсь угаснетъ предъ тобой тревога.

Такой тебъ, Рафаэль, въстникъ Бога, Тебъ и намъ явилъ твой сонъ чудесный Царицу женъ—царицею небесной.

### IV.

# восточный мотивъ.

Съ чъмъ насъ сравнить съ тобою, другъ прелестный,

Мы два конька скользящихъ на ръкъ, Мы два гребца на утломъ челнокъ, Мы два зерна въ одной скорлупкъ тъсной, Мы двъ пчелы на жизненномъ цвъткъ, Мы двъ звъзды на высотъ небесной. ٧.

#### шопену.

Ты мелькнула, ты предстала, Снова сердце задрожало,— Подъ чарующіе звуки Тоже счастье, тъже муки, Слышу трепетныя руки,—

Ты еще со мной.—

Часъ блаженный, часъ печальный, Часъ послъдній, часъ прощальный, Тъ же легкія одежды, Ты стоишь, склоня въжды,— И ненужно мнъ надежды: Этотъ часъ,—онъ мой.

Ты руки моей коснулась, Разомъ сердце встрепенулось; Не туда, въ то горе злое, Н несусь въ мое былое, — Н на все, на все иное Отпылалъ, —потухъ.

Этой пъснъ чудотворной Такъ покоренъ міръ упорной: Пусть же сердце, полно муки, Торжествуеть часъ разлуки, И когда загаснутъ звуки – Разорвется вдругь.

VI.

#### РОМАНСЪ.

Злая пъснь! какъ больно возмутила Ты дыханьемъ душу мнъ до дна, До зари въ груди дрожала, ныла Эта пъсня, эта пъснь одна.

И поющимъ отдаваться мукамъ Было слаще обаянья сна, Умереть хотълось съ каждымъ звукомъ, Сердцу грудь казалася тъсна.

Но съ зарей потухнулъ жаръ напъвный И душа затихнула до дна; Въ озаренной глубинъ душевной Лишь улыбка устъ твоихъ видна.

VII.

#### музъ.

Пришла и съла. Счастливъ и тревоженъ, Ласкательный твой повторяю стихъ; И если даръ мой предъ тобой ничтоженъ, То ревностью не ниже я другихъ.

Заботливо храня твою свободу, Не посвященныхъ я къ тебъ не звалъ, И рабскому ихъ буйству я въ угоду Твоихъ ръчей не осквернялъ.

Все таже ты, завътная святыня, На облакъ, незримая землъ, Въ вънцъ изъ звъздъ, нетлънная богиня, Съ задумчивой улыбкой на челъ.

# оглавленіе.

| •                                        |   |   | $C_m$ | p.         |
|------------------------------------------|---|---|-------|------------|
| Окна въ решеткахъ                        | • | • |       | 3          |
| элегии и думы.                           |   |   |       |            |
| Не нервый годъ у этихъ мъстъ             |   |   |       | 7          |
| Томительно-призывно и напрасно           |   |   |       | 8          |
| Ты отстрадала, я еще страдаю             |   |   |       | 9          |
| Alter ego                                |   |   |       | 10         |
| Смерть                                   |   |   |       | 11         |
| Среди звъздъ                             |   |   |       | 12         |
| Измученъ, жизнью, коварствомъ надежды    |   |   |       | 13         |
| Въ тиши и мракъ таинственной ночи        |   |   |       | 15         |
| Къ памятнику Пушкина                     |   |   |       | 16         |
| 1-го марта 1881 г                        |   |   |       | 17         |
| Когда Божественный быжаль людских рычей. |   |   |       | 18         |
| Ничтожество                              |   |   |       | 19         |
| Не тамъ, Господь, могучъ, непостижимъ    |   |   |       | 21         |
| Нивогда                                  |   |   |       | 2 <b>2</b> |
| Жизнь пронеслась безъ явнаго следа       |   |   |       | 24         |
| MOPE.                                    |   |   |       |            |
| Бура                                     |   |   |       | 27         |
| Послів бури                              |   |   |       | 28         |
| Вчера разстались им съ тобой             |   |   |       | 29         |
| Море и звъзды                            |   |   |       | 30         |
| СН ѢГА.                                  |   |   |       |            |
| Еще вчера, на солнце млъя                |   |   |       | 33         |
| Какая грусть! Конецъ аллен               |   |   |       | 34         |
| У окна                                   |   |   |       | 35         |
| весна.                                   |   |   |       |            |
| Глубь небесъ опять ясна                  |   |   |       | 39         |
| Еще, еще! Ахъ серине саминать            |   |   |       | 40         |

#### ОГЛАВЛЕНІВ.

|   |                                               | Cr | np.        |
|---|-----------------------------------------------|----|------------|
|   | Когда во следъ весеннихъ бурь                 |    | 41         |
|   | Всю ночь гремыть оврагь сосыдній.             |    | 42         |
|   | Пришла, и таетъ все вокругъ                   |    | 43         |
|   | Я радъ, когда съ земнаго лона                 |    | 44         |
|   | Майская ночь                                  |    | 45         |
|   | Я ждаль. Невъстою царицей                     |    | 46         |
|   | •                                             |    |            |
|   | мелодіи.                                      |    |            |
| , | Сіяла ночь. Луной быль полонь садь; лежали    |    | <b>4</b> 9 |
|   | Что ты, голубчикъ, задумчивъ сидишь           |    | <b>5</b> 0 |
|   | Въ дымкъ невидимкъ                            |    | 51         |
|   | Одна звъзда межъ всъми дыметь                 |    | 52         |
|   | Истрепалися сосенъ мохнатыя вътви отъ бури    |    | <b>5</b> 3 |
|   | Ссанде нижеть лучами въ отвъсъ                |    | <b>54</b>  |
|   | Мъсяцъ зеркальный плыветъ по лазурной пустынь |    | <b>5</b> 5 |
|   | Забудь меня безумецъ изступленный             |    | 56         |
|   | Прежніе звуки, съ былымъ обаяньемъ            |    | 57         |
|   | Какъ ясность безоблачной ночи                 |    | 58         |
|   | •                                             |    |            |
|   | ROMANZERO.                                    |    |            |
| , | Знаю зачемъ ты, ребенокъ больной              |    | <b>5</b> 9 |
|   | Встръчу-ль, яркую въ небъ зарю                |    | 60         |
|   | Въ страданьи блаженства стою предъ тобою      |    | 61         |
|   | Вчерашній вечеръ помню живо                   |    | 62         |
|   |                                               |    |            |
|   | РАЗНЫЯ СТИХОТВОРЕНІЯ.                         |    |            |
|   | Торячій влючъ                                 | •  | 65         |
|   | Отчего со встани я любезна                    |    | 67         |
|   | Осенью                                        |    | <b>6</b> 8 |
|   | Въ душт измученной годами                     |    | <b>6</b> 9 |
|   | Нежданный дождь                               |    | <b>7</b> 0 |
|   | Ключъ                                         |    | 71         |
|   | Чъмъ безнадежнъе и строже                     |    | 72         |
|   | Сонетъ                                        |    | <b>7</b> 3 |
|   | Толна теснилася. Рука твоя дрожала            |    | 74         |
|   | Встаетъ мой день какъ труженикъ убогой        |    | <b>7</b> 5 |
|   | Какъ нежишь ты, серебряная ночь               |    | 76         |
|   | Блескомъ вечернимъ овъяны горы                |    | 77         |

| оглавленіе.                                   | IH    |
|-----------------------------------------------|-------|
|                                               | Cmp.  |
| Кому вънецъ: богинъ-ль красоты                | . 78  |
| Напрасно                                      | . 79  |
| Купальщица                                    |       |
| Напрасно ты восходишь надо мной               | . 82  |
| Posa                                          | . 83  |
| Тоноль.                                       | . 85  |
| Только встречу улыбку твою                    |       |
| Ты видишь за синной косцовъ                   | . 87  |
| Псевдо-поэту                                  | . 88  |
| Съ какой я нъгою желанья                      | . 89  |
| Я увзжаю Замираетъ                            |       |
| Не избъгай, я не молю                         | . 91  |
| Въ благословенный день, когда стремлюсь душею | . 92  |
| Въ душћ измученный годами                     |       |
|                                               |       |
| посланія.                                     |       |
| А. Ө. Бржескому                               | . 97  |
| А. Л. Б-ой                                    | . 98  |
| Ей же                                         | . 99  |
| Гр. Л. Н. Т-у                                 | . 100 |
| Гр. А. К. Т—у                                 | . 101 |
| Өедору Ивановичу Тютчеву                      | . 102 |
| Ему же                                        | . 103 |
| С. п. х-о                                     | . 104 |
| Гр. С. А. Т-ой                                | . 105 |
| Въ Альбомъ К-у                                | . 106 |
| переводы.                                     |       |
| (H 3 T F T E).                                |       |
| Прекрасная ночь                               | . 109 |
| Ночная пѣсня путника                          |       |
|                                               |       |
| Границы человъчества                          | . 111 |
| (изъ уланда).                                 |       |
| Бертранъ-де-Борнъ                             | . 113 |
| (изъ гейне).                                  |       |
| Ты вся въ жемчугахъ и въ алмазахъ             | . 116 |
| Дитя, им дътьми еще были                      | . 117 |

#### OPJABJEHIE.

| (ИЗЪ ПИЛЛВРА).                       | C1  | np.          |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Боги Греціи                          |     | 119          |
| (изъ саади).                         |     |              |
| Нодражаніе восточнымъ стиротворцамъ  | . : | 1 <b>2</b> 5 |
| (изъ рюкерта).                       |     |              |
| Если ты меня разлюбишь               |     | 126          |
| Пусть бы люди про меня забыли        |     | _            |
| Какъ нив рышить, о другь прелестный. |     | 127          |
| У моей возлюбленной есть украшенье   |     | _            |
| И улыбки и угрозы                    |     | 128          |
| Не хочу морозной я                   |     |              |
| ПЪСНИ КАВКАЗСКИХЪ ГОРЦЕВЪ.           |     |              |
| Станеть насыпь могнды                |     | 130          |
| Ты горячая пуля                      |     | _            |
| Выйди, мать, наружу                  |     | 131          |
| Дюнонъ и Дюранъ (изъ Мюссе)          |     | 132          |
| Изъ Мерике                           |     | 147          |
| Изъ Мерике                           |     | 148          |
| (изъ овидія).                        |     |              |
| І. Элегія                            |     | 149          |
| II. Элегія                           |     |              |
| V. Элегія                            |     | 154          |
| (изъ метаморфозъ).                   |     |              |
| ,                                    |     |              |
| Филемовъ и Бавкида                   |     |              |
| О поэтическомъ искусствъ. Горація    | •   | 164          |
| дополненіе.                          |     |              |
| Зевсъ                                |     | 217          |
| Сны и твии                           | •   | 218          |
| Къ Сикстинской мадоннъ               |     | 219          |
| Съ чемъ насъ сравнить                |     | <b>22</b> 0  |
| Шопену                               |     | 221          |
| Влая пъснь                           |     |              |
| Муж                                  |     | 224          |
|                                      |     |              |

Дозволено цензурой. Москва, 28 декабря 1882 г.

• . 

• .

• • . · • .